







Andrew, Leanid Wikolaevih

# LEOHNAD AHAPEEBD

Amatema

# AHATOMA

TPACEAIA





PG 3452 A73 1909a

# Лица, участвующія въ представленіи.

Нъкто, ограждающій входы. Анатэма. Давидъ Лейзеръ. Сура, его жена. Наумъ и Роза, ихъ дъти. Иванъ Безкрайній. Сонка Цитронъ. Пурикесъ. Учитель танцевъ. Молодой господинъ. Блѣдный господинъ. Шарманщикъ. Странникъ. Абрамъ Хессинъ. Плачущая женщина. Женщина съ ребенкомъ. } бъдняки. Пьяный. Дѣвочка отъ Сонки. Лейбке. Музыканты, слъпые и народъ.





## ПЕРВАЯ КАРТИНА.

Сцена представляеть собою пустынную, дикук мъстность, какъ бы склонъ нѣкоей горы, подинмающейся въ безиредъльную высь. Въ глубинѣ сцены, на половинѣ горы, стоятъ огромныя, желѣзныя, наглухо закрытыя врата, знаменующія собою предълъ умопостигаемаго міра. За желѣзными вратами, угнетающими землю своею неимовѣрной тяжестью, въ безмолвіи и тайнѣ, обитаетъ Начало всякаго бытія, Великій Разумъ вселенной.

У подножія врать, тяжко оперинсь на длинный мечь вь полной неподвижности стоить Нѣкто, ограждающій входы. Облаченный въ широкія одежды, въ неподвижности складокъ и изломовъ своихъ подобныя кампю, Онъ скрываеть лицо свое подъ темнымъ покрываломъ, и Самъ являеть собою величайшую тайну. Единый мыслимый, единъ Онъ предстоитъ земль; стоящій на грани двухъ міровъ, Онъ двойствененъ своимъ составомъ: по виду человѣкъ, по сущности Онъ Духъ. Посредникъ двухъ міровъ, Онъ словно щить огромный, сбирающій всѣ стрѣлы,—всѣ взоры, всѣ мольбы, всѣ чаянія, укоры и хулы. Носитель двухъ начать, Онъ облекаеть рѣчь свою къ безмолвіе, подобное безмолвію самихъ желѣзныхъ вратъ, и въ человѣческое слово.

Среди кампей, озираясь пугливо и дико, показывается Анатэма—такъ именуется Нъкто, предапный



раклятію. Припадая қъ сърымъ камиямъ, самь сърый, осторожным и гибкій, какы змізя, отыскивающая пору, онъ тихо крадется къ Ифкоему, ограждающему входы, мечтая поразить его ударом в неожиданнымъ. По сам в пугается дерзости своей и, вскочивь на поги, см'ястся вызывающе и злоопо. Затьм в присаживается на камиъ, сь видомъ свободнымъ и независимымъ, и бросаетъ маленькіе каментки къпогамъ Пъкоего, ограждающаго вхолы, --хитрый, онъ скрываеть свой страхь подь личиной насмышки и легкой дерзости. При слабомы свать, свромъ и безцватномъ, голова преданнаго заклятію кажется огромной; особенно великъ его высокій куполообразный лобъ, изр'взанный морщинами безплодныхъ думъ и перазрѣшимыхъ, изъ вѣка поставленныхъ вопросовъ. Ръденькая бородка Анатомы совершенно съда; побълены съдиною и его волосы, ивкогда черные какъ смоль, теперь же сврыми, дикими дохмами вздымающиеся на головъ его. Безпокойный въ движеніяхъ, онъ тцетно пытается скрыть въчно пожирающую его тревогу и торопливость, лишеничю пъли. И соревнуя безсильно гордой неподвижности Пъкоего, ограждающаго входы, онъ затихасть на мгновеніе въ позъ гордаго величія, но уже въ слъдующую минуту, въ мучительной погонъ за въчно ускользающимъ, онъ мечется въ безмолвныхъ корчахъ, какъ червь подъ пятою. И въ вопросахъ своихъ онъ быстръ и яростенъ какъ вихрь, черпающій силу и ярость въ круговращеній своемъ; но увлекая малые предметы, онъ распадается безсильно передъ лицомъ Молчанія.

# Анатэма.

Ты все еще здѣсь на стражѣ? А я думалъ, что ты ущель—вѣдь и у пѣнной собаки есть минуты, когда она отдыхаетъ или спитъ, хотя бы конурою служилъ ей цѣлый міръ, а господиномъ—вѣчность! П развѣ боится воровъ вѣчность? По не гиѣвайся; какъ добрый другъ пришелъ я къ тебѣ и молю покорно:



отпрой на миновеніе тажелыя врата и дай заглянуть мив на въчность. Ты не смъень? Но, быть можеть, разовинсь оть старости могучія врата и въ узенькую недь, накото не тревожа, сможеть заглянуть несчастных, честных Анатома - укажи ее знакомъ. Тихонько, на брюхѣ, я подползу, взгляну—я уползу обратно, и Онъ не будеть знать. А я булу знать и стану Богомъ, стану Богомъ! Такъ давно ужемпѣ хочется стать Богомъ — и развѣ плохой бы я быль Богъѐ Смотри.

Становится въ надменную позу, но тотчасъ же хохочетъ. Затъмъ спокойно, поджавъ поги, усаживается на илоскомъ камив и бросаетъ игральныя кости. Бормочетъ какъ бы про себя, но настолько громко, чтобы его слышалъ Нъкто, ограждающий вхолы.

### Анатэма.

Не хочещь, не надо—драться я не стану. Развъ я за этимъ пришелъ сюда? Просто я гулялъ по міру, и совершенно случайно забрелъ сюда — миъ нечето дълать, и я гуляю. А вотъ теперь я сыграю въ кости, —миъ нечего дълать, и я сыграю въ кости Будь бы не такъ важенъ Онъ, я пригласилъ бы и его — но опъ слишкомъ гордъ, слишкомъ гордъ и не понимаетъ удовольствія игры. Песть, восемь, двадцать —върно. У Діавола всегда върно, даже когда онъ играетъ честно, Давидъ Лейзеръ... Давидъ Лейзеръ...

Обращаясь къ Иткоему, ограждающему входы, развязно:

— Ты не знаень ли Давида Лейзера? Въроятно, ивтъ. Это старый, больной и глупый еврей, котораго никто не знаеть, и даже твой Господинъ забыль о немъ. Такъ говоритъ Давидъ Лейзеръ, и я не могу ему не върить: онъ глупый, но честный человъкъ. Это его я выигралъ сейчасъ въ кости—Ты видълъ: шесть, восемь, двадцать. Однажды на берегу моря я ветрътилъ Давида Лейзера, когда онъ допрашивалъ



волны, о чемъ жалуются опъ; и онъ мив поправился. Глупый, но честный человъкъ, и если его хорошенько просмолить и зажечь, то выйдетъ недурной факелъдля моего праздника.

Бодтая съ притворной развязностью, тихонько перебирается на ближайний къ Ифкоему камень.

— Инкто не знаеть Давила Лейзера, а я сдівлаю его славнымь, я сдівлаю его могущественнымь и великимь—очень возможно, что даже безсмертнымь я сдівлаю его. Ты не візришь? Никто не візрить мудрому Анатомів, даже говорящему правду— а кто же любить правду больше, нежели Анатома? Не ты ли? Молчаливый несть, грабитель, укравшій истину у міра, желізомів заградившій входы!

Яростно бросается на Иткоего, ограждающаго входы, и съ визгомъ ужаса и боли отступаетъ предъ грозной неподвижностью его. И поетъ жалобно, принадая строй грудыо къ строму камию.

. — Ахъ, у Діавола съдые волосы! Плачьте, возлюби чиіе Анатэму, стенайте и горюйте, стремящіеся къ ист ить, почитающіе умь—у Анатэмы съдые волосы! Кто поможетъ сыну зари,—онъ одинокъ во вселенной. Зачъмъ, Великій, ты напугалъ такъ безстрашнаго Анатэму—онъ не хотълъ тебя ударить, онъ только приблизиться хотълъ. Можно полойти къ тебъ, скажи?

Нъкто, ограждающій входы, молчить, но Анатэмъ слышится что-то въ его молчаніи. Вытянувъ змыную шею, онъ кричить страстио.

— Громче, громче. Молчишь ты, или говоринь, я не понимаю? У преданнаго заклятью тонки слухъ, и въ твоемъ молчаніи онъ улавливаетъ тіни какихъ-то словъ; смутное движеніе мыслей онъ чувствуеть въ неподвижности твоей—но онъ не попи-



маеть. Говоринь ты или молчиць? Сказалъ ли ты: подойди, или мив только послышалось это?

Ивкто, ограждающій входы.

Подойди.

Ачатэма.

Ты сказалъ. Но я не смѣю подойти.

Нъкто.

Подойди.

Анатэма.

Я боюсь!

Неръшительно, зигзагообразными движеніями подбирается къ Пъкоему, ложится на брюхо и ползетъ, стеная отъ тоски и страха.

— Ахъ, я князь тьмы, я мудрый, я сильный, и видишь, я ползу на брюхѣ, какъ собака. И это потому, что я люблю тебя, и край твоихъ одеждъ поцъловать хочу. Но отчего же такъ болитъ мое старое сердце, скажи, Всезнающій.

Ивкто, ограждающій входы.

У преданнаго заклятію нѣтъ сердца.

# Анатэма (подвигаясь).

Да, да, у преданнаго заклятію нѣтъ сердца, его грудь нѣма и неподвижна какъ сѣрый камень, который пе дышитъ. О, будь у Анатэмы сердце, ты давно убилъ бы его страданіями, какъ убиваешь глунаго человѣка. Но у Анатэмы есть умъ, ищущій правды, ничѣмъ не защищенный отъ твоихъ ударовъ, пощади его... Вотъ я у ногъ твоихъ, открой



мић твое лицо. Только на мгиовеніе, короткое какъ блескъ молній, открой мив лицо твое.

Рабольно жмется у погъ Ижкоего, ограждающаго входы, не смѣя, однако, коснуться его одеждъ. Тщетно старается опустить глаза, бѣгающіе быстро, заглядывающіе, острые, сверкающіе какъ угли подъ сѣрымъ пепломъ. Нѣкто молчитъ, и Анатэма продолжаетъ свои безплодныя и настойчивыя мольбы.

— Не хочеть? Тогда назови мнѣ имя Того, кто за вратами. Тихимъ голосомъ назови его, и никто не услышитъ, и только я буду знать, мудрый Анатэма, тоскующій объ истинѣ. Не правда ли, что изъ семи буквъ состоитъ опо? Или изъ шести? Или изъ одной? Скажи. Только одна буква—и ты спасешь преданнаго заклятію отъ вѣчныхъ мукъ, и тебя благословитъ земля, которую раздираю я когтями. Зачѣмъ кричатъ? Ты скажещь тихо, тихо, только вздохнень ты, и я уже нойму, и благословлю тебя... Скажи.

ПЕкто молчить, и Анатома послё иткотораго колебанія, полнаго ярости, медленно отползаєть, съ каждымъ щагомъ становясь все см'елте.

— Это неправда, что я люблю тебя... Это неправда, что я хотълъ поцъловать край твоихъ одеждъ.... Миъ жаль тебя, если ты повърилъ: миъ просто нечего дълать и я гуляю по міру... Миъ нечего дълать, и я разспраниваю встръчныхъ о томъ, о семъ, о чемъ я знаю самъ... Я знаю все!

Встаетъ, встряхивается какъ собака, вылъзшая изъ воды, и выбравъ камень повыше, становится на него въ надменно актерской позъ

— Я знаю все. Мудрый, я проникъ въ смыслъ всёхъ вещей, миё вёдомы законы чиселъ, и книга Судебъ открыта миё. Единымъ взоромъ я объемлю



жизнь я ось въ кругу временъ, вращающемся быстро. Я великъ, я могучъ, я безсмертенъ, и во власть мить отданъ человъкъ. Кто посмъетъ бороться съ Ділюломъ? Сильныхъ я убиваю, слабыхъ я заставляю кружиться въ пьяномъ танцѣ—въ безумномъ танцѣ—въ діавольскомъ танцѣ! Я отравилъ всѣ источники жизни, на всѣхъ ся путяхъ устроилъ я засады—развѣ не доходитъ до тебя голосъ проклинающихъ? — изнемогающихъ подъ бременемъ зла?—дерзающихъ безилодно?—тоскующихъ безконечно и страшно?

Ивкто, ограждающій входы.

Я слышу.

# Анатэма (хохочеть).

Имя! Пазови имя! Освѣти путь Діаволу и Человѣку. Все въ мірѣ хочеть добра—и не знастъ, глѣ найти его, все въ мірѣ хочеть жизпи—и встрѣчастъ только смерть. Имя! Назови имя добра, назови имя вѣчной жизни! Я жду.

# Ивкто, ограждающій входы.

ИНТЬ имени у того, о чемъ ты спрациваеннь, Анатэма. ИВтъ числа, которымъ можно исчислить, ивтъ мъры, которою можно измърить, ивтъ въсовъ, которыми можно взвъсить то, о чемъ ты спращиваень, Анатэма. Всякій, сказавшій слово: любовь—солгаль. Всякій, сказавшій слово: разумъ—солгаль. И даже тотъ, кто произнесъ имя: Богъ—солгаль ложью послъдней и страшной. Ибо нътъ числа—пътъ мъры—пътъ въсовъ—пъть имени у того, о чемъ ты спращиваень, Анатэма.

# Анатэма.

Куда мнъ идти? Скажи.



Пъкто.

Куда идень.

Анатэма.

Что мић дълать? Скажи.

Пакто.

Что дълаешь.

Анатэма.

Безмолвіємъ ты говоришь—пойму ли я языкъ безмолвія твоего? Скажи.

# Накто.

ПЕТЪ. Пикогда. Мое лицо открыто—но ты его не визиниь. Моя рѣчь громка—но ты ея не слышинь. Мон вельня ясны—но ты ихъ не знаень, Анатэма. И не увидинь никогда—и не услышинь инкогда—и не узнаень никогда, Анатэма—несчастный духъ, безсмертный въ числахъ, вѣчно живой въ мѣрѣ и вѣсахъ, но еще не родившійся для жизни.

Анатэма (терзаясь).

Никогда?

И Бкто.

Никогда.

Анатэма соскакиваетъ съ камня и мечется безумно, пожираемый тоскою. Припадая къ камнямъ, онъ обнимаетъ ихъ нѣжно и отталкиваетъ съ гнѣвомъ; стенаетъ горько. Обращаетъ лицо свое къ западу и востоку, сѣверу и югу земли, потрясаетъ руками, какъ бы призывая ее къ гнѣву и мести. По безмолвны сѣрые камни, молчитъ западъ и востокъ, молчитъ югъ и сѣверъ



земян, и въ грозной неподвижности, тяжко оперинсь на мечь, стоить ИБато, отраждарийй влоды.

### Анатэма.

Возстань, зем. Возстань, земля, и препоящься мечемь, человътъ! Не будетъ мира между тобою и небомъ, жилищемъ мрака и смерти становится земля, и Киязь тъмы воцаряется надъ нею—отныпъ и навсегда. Къ тебѣ иду я, Давидъ. Твою печальную жизнь, какъ камень изъ пращи, метну я въ гордое небо—и дрогнутъ основы высокихъ небесъ. Рабъ мой, Давидъ: твоими устами возвъщу я правду о судьбѣ человъка.

Обращается къ Нъкоему, ограждающему входы.

# — А ты!...

Умолкаеть стыдливо, смущенный безмолвіемь. Потягивается лѣниво, какъ бы оть скуки, и бормочеть, по настолько громко, чтобы его слышаль Пѣкто.

— Впрочемъ, развъ я не гуляю оттого, что миъ нечего дълать? Былъ здъсь, а теперь пойду туда— развъ мало путей у веселаго Діавола, любящаго злоровый смъхъ и беззаботную шутку. ПІесть... это значить, что я приношу Давиду богатство, котораго онъ не ждалъ. Восемь... это значить, что Давидъ Лейзеръ испъляеть больныхъ и воскрещаетъ мертвыхъ. Двадцать—върно! Это значитъ... Это значитъ, что мы съ Давидомъ приходимъ благодарить, съ Давидомъ Лейзеромъ, великимъ, могучимъ, безсмертнымъ Давидомъ Лейзеромъ... Я ухожу...

# Анатэма удаляется.

Тишина. Безмолвны камни, безмолвны глухія врата, подавляющія землю безмърной тяже-



стью своею, безмолвенъ застывній окамен!вній стражь. Типпна.

Но не шаги ли Апатомы разбудили тревоз ное гулкое эхо? Разъ, два—идетъ кто-то тяжелый. Разъ, лва—грузно ступастъ кто-то тяжелый; нагъ одинъ, а идущихъ много; молчитъ илущій—а уже дрожитъ типина, и зыблется безмолвіе. Миновеніе звуковой тревоги, безсилія и тренетныхъ порывовъ. Сразу загорастся безмолвіе желтыми высокими огнями: то гдъ-то внизу, въ невидимой земной дали мъдно-звонкимъ бунтующимъ крикомъ кричатъ длинныя трубы, которыя несутъ въ высоко приподнятыхъ рукахъ: ибо къ землъ и небу обращенъ ихъ призывный, мятежный вопль.

Разъ, два—теперь уже ясно, что это движется толпа: ся чудовищный голосъ, ея слитно-раздъльные вопли, шумливая и бурпая рѣчь; и на инзинахъ ся, въ лабиринтъ ломанныхъ и темныхъ переходовъ, зарождается первый, отчетливый звукъ, скорѣе слово, скорѣе имя: Да-ави-и-дъ. Вычерчивается рѣзче, поднимается выше, и уже падъ головами плыветъ опо на крыльяхъ мѣдныхъ воплей, на тяжкихъ ударахъ переступающихъ погъ.

— Да-а-ви-и-дъ. Да-а-ви-и-дъ. Да-а-ви-и-дъ.

Сливается въ аккорды. Становится пъсней милліоновъ.

Завываютъ трубы—звономъ звенятъ мѣдныя, хрипомъ хрипятъ уставшія—зовутъ.

Слышить ли ихъ Ифкто, ограждающій входы? Покрылись стонами сфрые камии—къ погамъ поднимаются страстные вопли—по неподвиженъ Стражъ, и пъмы желъзныя врата.



Грохочеть бездна.

Единымъ ударомъ, раскалывающимъземыю, обрывчется ревъ мъдный и крикъ—и изъ обломковъ, какъ ключъ изъ скалы, разбитой молніей, выбивается иъжная, иъвуче-свътлая мелодія.

Смолкаеть.

Безмолвіс. Пенодвижность. И ожиданіе — и ожиданіс—и ожиданіс.

Запавъсъ.







# ВТОРАЯ КАРТИНА.

На югъ, льтній знойный полдень.

Широкая дорога, на выбадѣ изъ большого, поднаго города. Начинаясь отъ явьяго угла сцены, дорога наискось пересткаеть ее и въ глубнив круго заворачиваетъ вправо. Два высокихъ, старинной постройки, каменныхъ столба, оббитыхъ и покосившихся, обозначають границу города. По эту сторону городской черты, у праваго столба, заброшенная ста рая когла-то желтая караульня, съ обвалившейся штукатуркой и наглухо забитыми окцами; по краямъ же дороги нъсколько маленькихъ, сколоченныхъ изъ дрянного лъса лавченокъ, отдъленныхъ другь отъ друга узенькими проходами — въ отчаянной, безсильной борьбъ за существование лавченки безтолково налъзають одна на другую. Торгують они всякой мелочью: делениами, съмячками, дрянною колбасой, селедкою; у каждой небольшой грязный прилавокъ, сквозь который эффектно проходить труба съ двумя кранами - изъ одного течетъ содовая вода, стаканъ стоить конейка, изъ другого-сельтерская. Одна изъ лавченокъ принадлежить Давиду Лейзеру, остальныя греку Пурикесу, молодой еврейкъ Сонкъ Цитронъ и русскому Ивану Безкрайнему, который, номимо торговли, чинитъ также обувь и заливаетъ калоши; онъ



же единственный торгуеть «настоящимъ боярскимь» квасомь.

Солице жиеть безпонадно, и изсколько небольних в деревьевь, со свернувшимися отъ жары листьями тоскують о дожжь; и безлюдно на пыльной дорогъ. За столбами, глъ дорога сворачиваеть вправо, высокій обрывъ—куда-то внизъ сбъгають пыльные кроны ръдкихъ деревьевъ. П, охватывая весь горизонтъ, дымно-синею полосою раскинулось море и спить глубоко въ зноъ и солнечномъ блескъ.

У своей лавченки сидитъ Сура, жена Давида Лейзера, старая еврейка, измученная жизнью. Чинить какія-то лохмотья и скучно переговаривается съ другими торговцами.

## Сура.

Никто не покупаетъ. Никто не пьетъ содовой воды, никто не покупаетъ съмичекъ и прекрасныхъ леденцовъ, которые сами таютъ во рту.

Пурикесъ (какъ эхо).

Никто не покупаеть.

# Сура.

Можно подумать, что всё люди умерли только для того, чтобы ничего не покупать. Можно подумать, что во всемъ мір'є мы только одни съ нашими магазинами — во всемъ мір'є только одни.

Пурикесъ (какъ эхо).

Только одни.

Безкрайній.

Солице сожгло покупателей—одни торговцы остались.



Молчание. Слышенть тихій плачъ Сонки.

Безкрайній.

Ты, Сонка, купила вчера курицу. Разв'я ты убила кого-нибудь или ограбила, что можень покупать куръ? И если ты такая богатая и прячень деньги, то зач'ять ты торгуень и м'янаещь намъ жить?

Пурикесъ (какъ эхо)

Мъщаець намъ жить.

Безкрайній.

Сонка, я тебя спраниваю—правда, что ты вчера купила курицу? Не лги, я знаю это отъ достовърныхъ людей.

Сонка молчить и плачеть.

Сура.

Когда еврей покупаеть курицу, то или еврей болень, или курица больна. У Сонки Цитронъ умираеть сынъ; вчера онъ началъ умирать и сегодня кончить —онъ живучій мальчикъ и умираеть долго.

Безкрайній.

Зачћиъ же она пришла сюда, если у нея умираетъ сынъ?

Сура.

Затьмъ, что нужно торговать.

Пурикесъ.

Нужно торговать.

Сонка плачетъ.



## Сура.

Вчера мы ничего не кушали, ждали сегодняншиго дня и сегодня мы не будемъ кушать въ ожидания, что наступить завтра и принесеть намъ покупателен и счастье. Счастье! Кто знаеть, что такое счастье? Всъ люди равны передъ Богомъ, а одинъ торгуеть на двъ конъйки, другой же на тридцать. И одинъ всегда на тридцать, а другой всегда на двъ, и никто не знаеть, за что дается счастье человъку.

# Безкрайній.

Прежде я торговаль на тридцать, а теперь торгую на двъ. Прежде у меня не было боярскаго кваса, теперь же есть боярскій квасъ, а торгую я на двъ копъйки. Счастье перемънчиво!

## Пурикесъ.

Счастье перем'вичиво.

# Сура.

Вчера принелъ сынъ мой Наумъ и спрацивалъ: мама, гдъ отецъ? И я ему сказала: зачъмъ тебѣ знать, гдъ отецъ. Давидъ Лейзеръ, твой отецъ, больной и несчастный человѣкъ, который скоро долженъ умереть; и онъ ходить на берегъ моря, чтобы въ одиночествъ бесѣдовать съ Богомъ о своей судъбѣ. Не тревожь отца, онъ скоро долженъ умереть — лучше мнѣ скажи, что хочешь сказать. И такъ отвѣтилъ Наумъ: такъ вотъ что говорю я тебѣ, мама—я начинаю умирать, мама. Такъ отвѣтилъ Наумъ. Когда же вернулся Давидъ Лейзеръ, мой старый мужъ, я сказала ему: ты все еще твердъ въ непорочности твоей? Похули Бога и умри. Ибо уже начинаетъ умирать сынъ твой Наумъ.

Сонка плачетъ сильнѣе.



Пурикест (вдругъ озирается испуганно).

А что... А что, если люди совсъмъ перестанутъ нокупать?

Сура (пугаясь).

Какъ совсъмъ?

II урикесъ (съвозрастающимъ страхомъ).

Такъ, вдругъ люди совсъмъ перестанутъ покупать. Что же намъ дълать тогда?

Безкрайній (тревожно).

Какъ это можетъ быть, чтобы люди совсъмъ перестали покупать? Этого не можетъ быть.

Сура.

Этого не можетъ быть!

Пурикесъ.

Нътъ, можетъ быть! Вдругъ всъ перестанутъ покупать.

Всѣ охвачены ужасомъ; даже Сонка перестала плакать и, блѣдная, озираеть испуганными, черными глазами пустынную лорогу. Безпощадно жжетъ солнце. Вдали, на повороть, показывается Анатэма.

Сура.

Покупатель!

Пурикесъ.

Покупатель!



#### Сопка.

Покупатель! Покупатель!

Снова плачетъ. Анатэма подходитъ ближе. На немъ, несмотря на жару, черный сюртукъ изъ тонкаго сукна, черный цилиндръ, черныя перчатки; только бѣлѣетъ галстухъ, придавая всему костюму видъ торжественности и крайней благопристойности. Онъ высокъ ростомъ, и при сълыхъ волосахъ строенъ и прямъ. Лицо преданнаго заклятію съровато-смуглаго нвъта, очертаній строгихъ и по своему красивыхъ; когда Анатэма снимаетъ цилиндръ, открывается огромный лобъ, изръзанный морщинами и несоразмърно большая голова съ исчерна-съдыми вздыбившимися волосами. Столь же уродливой чертою, какъ и чудовищно большой лобъ, является шея Анатэмы: жилистая и крѣпкая, она слишкомъ тонка и длинна, и въ нервныхъ подергиваніяхъ и изгибахъ своихъ носить голову, какъ тяжесть, дълаеть ее странно любопытной, безпокойной и опасной.

## Сура.

Не хотите ли стаканъ содовой воды, господинъ? Жара такая, какъ въ аду, и если не пить, то можно умереть отъ солнечнаго удара.

Безкрайній.

Настоящій боярскій квасъ!

Пурикесъ.

Фіалковая вода! Боже мой, фіалковая вода!

Сура.

Содовая, сельтерская!



#### Безкрайній.

Не нейте ея содовой воды—оть ея воды дохнуть крысы и тараканы становятся на дыбы.

## Сура.

Какъ вамъ не стыдно, Иванъ, отбивать покупателя—я же инчего не говорю о вашемъ боярскомъ квасЪ, который могутъ нить только бъщеныя собаки.

# Пурикесъ (радостно).

Покупатель! Покупатель! Пожалуйста, ничего не покупайте у меня, миъ даже не нужно, чтобы вы у меня покупали — миъ нужно, чтобы я видълъ васъ. Сонка, ты видишь—покупатель!

#### Сопка.

Я не вижу. Я не могу видьть.

Анатэма снимаетъ цилиндръ, любезно кла-

#### Апатэма.

Благодарю васъ. Я съ удовольствіемъ выпью стаканъ содовой воды, и быть можетъ даже стаканъ боярскаго квасу. Но мнъ хотълось бы знать, гдъ здъсь торговля Давида Лейзера?

## Сура (удивленно).

Здъсь. Вамъ нуженъ Давидъ-я его жена, Сура.

#### Анатэма.

Да, госпожа Лейзеръ, мић нужно видъть Давида, Давида Лейзера.

## Сура (подозрительно).

Вы пришли сказать что-нибудь плохое: у Давида



ніять друзей, которые посили бы платье изъ такого тонкаго сукна. Тогда уходите лучше— Давида пізть, и я не скажу вамъ, гді опъ.

## Анатэма (сердечно).

О п'ьтъ, не безпокойтесь, сударыня: я ничего не принесъ дурпого. Но какъ пріятно вид'ьть такую любовь—вы очень любите вашего мужа, госпожа Лейзеръ? В'вроятно опъ очень сильный и здоровый челов'ькъ и зарабатываетъ много денегъ?

# Сура (хмурясь).

Нѣтъ, онъ старый и больной, и не можетъ работать. Но онъ ничѣмъ не согрѣшилъ ни противъ Бога, ни противъ людей, и даже враги не посмѣютъ сказать о немъ худое. Вотъ сельтерская вода, господинъ, она лучне, чѣмъ содовая. И если вы не боитесь жары, то прошу васъ, присядьте и подождите немного: Давидъ скоро прійдетъ сюда.

# Анатэма (присаживаясь).

Да, я много хорошаго слыхалъ о вашемъ мужъ, но не зналъ, что онъ такъ болъзненъ и старъ. У васъ есть дъти, госпожа Лейзеръ?

#### Сура.

Было шестеро, но четверо первыхъ умерли...

Анатэма (сожалья).

Ай-ай-ай.

### Сура.

Да, мы плохо жили, господинъ. И осталось только двое. Сынъ Наумъ...



## Базкрайній.

Бездъльникъ, который притворяется больнымъ и заблый день шатается по городу.

# Сура.

Оставьте, Иванъ, какъ вамъ не стыдно порочить честныхъ людей. Наумъ ходитъ затъмъ, что онъ долженъ добывать кредитъ. Потомъ, господинъ, у насъ есть дочь и зовутъ ее Роза. По, къ сожалънію, она слишкомъ красива, слишкомъ красива, господинъ. Счастье, — что такое счастье? Одинъ умираетъ отъ осны, а другому нужна осна и нътъ ея, и лицо чисто, какъ ленестокъ.

### Анатэма (притворяясь изумленнымъ).

Почему же вы жалвете объртомы? Красота—даръ Божій, которымъ онъ одвлилъ человека и темъ превознесъ его и приблизилъ къ Себъ.

## Сура.

Кто знаеть?—можеть быть дарь Бога, а можеть быть и кого-нибудь другого, о комъ я не стану говорить. Но только я не знаю, зачѣмъ человѣку красные глаза—если онъ долженъ ихъ притать; зачѣмъ бѣлизна лица — если подъ копотью и грязью онъ долженъ скрывать ее. Слишкомъ онасное сокровище —красота, и легче деньги уберечь отъ грабителя, нежели красоту отъ злого. (Подозрительно). Не затѣмъ ли вы пришли, чтобы видѣть Розу? — тогда лучше уходите: Розы здѣсь нѣтъ, и я не скажу вамъ, гдѣ она.

## Пурикесъ.

Покупатель, Сура, смотри: пришелъ покупатель!



## Сура.

Да, да, Пурикесъ. По опъ не купить того, зачъмъ опъ пришелъ, и не найдеть того, что ишеть.

Анатома, пріятно улыбаясь, съ интересомь слушаеть разговорь; всякій разъ, какъ кто-нибудь начинаеть говорить, онъ вытягиваєть шеко и поворачиваеть голову къ говорящему, держа ее изсколько набокъ. Гримасничаетъ какъ актеръ, выражая то удивленіе, то скорбь или негодованіе. Смѣется, однако, некстати и этимъ изсколько пугаетъ и удивляетъ собесъдниковъ.

## Безкрайній.

Напрасно ты дорожинься, Сура, и не продаень, когда покупають. Всякій товаръ залеживается и теряеть цізну.

## Сура (со слезами).

Какой вы злой, Иванъ. Я же вамъ открыла кредить на десять конеекъ, а вы только и знаете, что поносите насъ.

## Безкрайній.

Не слушай меня, Сура. Я злой, оттого что голоденъ. Господинъ въ черномъ сюртукъ, уходите отсюда: Сура честная женщина и не продастъ вамъ дочери, хотя бы вы предлагали милліонъ.

# Сура (горячо).

Да, да, Иванъ, благодарю васъ. И кто сказалъ вамъ, господинъ, что наша Роза прекрасна? Это неправда—не смъйтесь, это неправда, она безобразна, какъ смертный гръхъ. Она грязна, какъ собака, которая вылъзла изъ трюма угольнаго парохода; лицо ея изрыто осною и похоже на поле, гдъ берутъ глину и песокъ; и на правомъ глазу у нея бъльмо, боль-



тое бъльмо, какъ у старой лошади. Взгляните на е я водосы — они словно свалявшаяся шерсть, наполовину растасканная итицами; и она же въдь горбится при ходьбъ, клянусь вамъ, она горбится при ходьбъ. Если вы ее возьмете, надъ вами всъ стануть смъяться, васъ заплюють, вамъ не дадуть покою уличные мальчики...

## Апатэма (удивленно).

По я слыхалъ, госножа Лейзеръ...

## Сура (съ тоскою).

Вы ничего не слыхали. Клянусь, вы ничего не слыхали!

#### Апатэма.

Но вы же сами...

# Сура (умоляя).

Разв'в я что-инбудь сказала? Боже мой, но в'ядь женщины такъ болтливы, господинъ; и он'я такъ любятъ своихъ д'ятей, что всегда считаютъ ихъ красавцами. Роза—красавица! (См'вется). Вы подумайте, Пурикесъ, Роза—красавица.

Смъется. Со стороны города подходить Роза. Волосы ея спутаны, взлохмачены и почти закрывають черные, сверкающіе глаза; лицо ея замазано чъмъ-то чернымъ; одъта она безобразно. Идеть она поступью стройной и молодой, по, увидя незнакомаго господина, начинаеть горбиться, какъ старуха.

## Сура.

Вотъ, вотъ Роза, смотрите, господинъ. Боже мой, какъ она безобразна: Давидъ плачетъ всякій разъ, какъ видитъ ее.



Роза (оскорбляясь безотчетно и выпрямляя станъ).

Все же есть женинны хуже меня.

Что ты. Роза, пътъ нъ мір в дъвушки бевобравате тебя! (Шепчетъ съ мольбою). Прячь красоту, Роза! Пришелъ грабитель, Роза,— прячь красоту. Ночью я сама вымою твое лицо, я сама расчешу твои косы, и ты будешь прекрасна, какъ ангелъ Божій, и мы всъ станемъ на кольни и будемъ молиться на тебя. Пришелъ грабитель, Роза! (Громко). Въ тебя опять бросали камиями?

Роза (хрипло).

Да, бросали.

Cypa.

И собаки накидывались на тебя?

Роза.

Да, накидывались.

Сура.

Воть видите, господинъ. Даже собаки!

Анатэма (любезно).

Да, повидимому, я ошибся. Къ сожалънно, ваша дочь дъйствительно некрасива и на нее тяжело смотръть.

#### Cypa.

Копечно, есть дъвушки и хуже ея, но... Ступай, Розочка, туда, возьми работу—что остается дълать бъдной некрасивой дъвушкъ, какъ не работать. Иди, бъдная Розочка, иди.



Роза беретъ тряпье для чинки и скрывается за лавкою. Молчаніе.

#### Анатэма.

Вы давно имфете лавочку, госпожа Лейзеръ?

Сура (успокоенная).

Уже тридцать лѣтъ, съ тѣхъ поръ какъ заболѣлъ Давидъ. Съ нимъ случилось несчастье: когда онъ былъ солдатомъ, его потоптали лошади и испортили ему грудь.

#### Анатэма.

Развъ Давидъ былъ солдатомъ?

Безкрайній (вмѣшиваясь).

У Лейзера былъ старшій брать и былъ онъ мерзавецъ. И звали его Моисей.

Сура (вздыхая).

И звали его Монсей.

Безкрайній.

И когда наступила пора отбывать воинскую повинность, Моисей убъжаль на итальянскомъ пароходъ. И на его мъсто взяли Давида.

Сура (вздыхая).

Взяли Давида.

Анатэма.

Какая несправедливость!

Безкрайній

А развѣ вы встрѣчали на свѣтѣ справедливость?



#### Апатэма.

Конечно встръчалъ. Вы, повилимому, очень несчастный человъкъ, и вамъ все представляется въ черномъ цвътъ. По вы увидите, вы очень скоро увилите, что справедливость существуетъ. (Развязно). Чортъ возьми, миъ печего дълатъ, и я постоянно гуляю по міру, и ничего я не видълъ такъ много, какъ справедливости. Какъ вамъ сказатъ, госпожа Лейзеръ?—ея больше на землъ, чъмъ блохъ на хорошей собакъ.

## Сура (улыбаясь).

Но если ее такъ же трудно ловить какъ блохъ...

Безкрайній.

И если она кусается какъ блохи:...

Всѣ смѣются. Со стороны города идетъ измученный шарманщикъ, полуослѣпшій отъ пыли и пота. Хочетъ пройти мимо, по вдругъ въ отчаяніи останавливается и начинаетъ играть что-то ужасное.

Сура.

Проходите, пожалуйста, проходите. Намъ не нужна музыка.

III арманщикъ (играетъ).

И миѣ не нужна музыка.

Сура.

Намъ нечего подать вамъ. Проходите.

Шарманщикъ (играетъ).

Тогда я умру подъ музыку.



## Анатэма (великодушно).

Прошу васъ, госпожа Лейзеръ, дайте ему покушать и воды—я заплачу за все.

## Cypa.

Какой вы добрый человъкъ. Идите, музыкантъ, кушайте и нейте. Но только за воду я съ васъ ничего не возьму, пусть вода будетъ моя.

Шарманщикъ усаживается и жадно ѣстъ.

Анатэма (любезно).

Давно вы гуляете по міру, музыканть?

Шарманщикъ (угрюмо).

Раньше у меня была обезьяна.—Музыка и обезьяна. Обезьяну за\*кли блохи, музыка стала свистъть, а я ищу дерева, гдъ бы повъситься. Вотъ и все.

Прибъгаетъ дъвочка. Смотритъ съ любопытствомъ на шарманщика, потомъ обращается къ Сонкъ.

Лъвочка.

Сонка, Рузя уже умеръ.

Сонка.

Уже?

Дъвочка.

Ну да, умеръ. Можно мић взять съмячекъ?

Сонқа (закрывая лавку).

Можно, Сура, если прійдетъ покупатель, скажите, что я завтра буду опять торговать, а то онъ подумаетъ, что лавка совсѣмъ закрыта. Вы слыхали: Рузя умеръ.



Ужег

#### Дъвочка.

Ну да, умеръ. А музыканть будетъ играть? Анатома шепчется съ Сурой и что-то суеть ей въ руку.

Сура.

Сонка, нате вамъ рубль, видите - рубль?

Безкрайній.

Вотъ опо—счастье! Вчера курица, нынче рубль. Бери, Сопка!

Вст съ жадностью смотрять на серебряный рубль. Сонка съ дтвочкой уходять.

Сура.

Вы очень богаты, господинъ.

Анатэма (самодовольно).

Н-да! У меня большая практика-я адвокать.

Сура (быстро).

У Давида нътъ долговъ.

#### Анатэма.

О, я вовсе не за этимъ, госпожа Лейзеръ. Когда вы узнаете меня ближе, то вы увидите, что я только приношу, но не беру, только дарю, но не отнимаю.

Сура (съ нъкоторымъ стра-хомъ).

Развѣ вы пришли отъ Бога?



#### Апатэма.

Было бы слишкомъ много чести для меня и для васъ, госпожа Лейзеръ, если бъ я пришелъ отъ Бога. Нътъ, я отъ себя.

Подходитъ Наумъ, съ удивленіемъ смотритъ на покупателя и устало садится на камень. Этовысокій, худой юноша съ птичьей грудью и большимъ, блѣднымъ носомъ. Озирается.

Наумъ.

. Гдъ же Роза?

Сура (шепотомъ).

Тише, она тамъ. (Громко). Ну, такъ какъ же, Наумъ, добылъ ты кредитъ?

Наумъ (вяло).

Нътъ, мама, я не добылъ кредита. Я начинаю умирать, мама: всъмъ жарко, а мнъ очень холодно; и я потъю, но потъ у меня холодный. Я встрътилъ Сонку—Рузя уже умеръ?

Сура.

Ты еще поживешь, Наумъ, ты еще поживешь.

Наумъ (вяло).

Да, я еще поживу. Что же не идеть отець? Ему уже пора итти.

Сура.

Чисти селедку, Роза. Вотъ этотъ господинъ уже давно ждетъ Давида, а Давида все нътъ.

Наумъ.

Зачѣмъ?



Сура.

Не знаю, Паумъ. Если пришелъ, значитъ пужно. Молчаніс.

Паумъ.

Мама, я больше не булу добывать кредить. Я буду съ отцомъ ходить на берегъ моря. Мить уже настало время спросить Бога о моей Судьбъ.

Сура.

Не спрашивай, Наумъ, не спрашивай.

Наумъ.

Нътъ, я спрошу Его.

Сура (умоляя).

Не надо, Наумъ, не спращивай.

#### Анатэма.

Отчего же, госпожа Лейзеръ? Развѣ вы боитесь, что Богъ ему отвѣтитъ что-нибудь плохое? Нужно больше вѣры, госпожа Лейзеръ: если бы васъ слышалъ Давидъ, онъ не одобрилъ бы вашихъ словъ.

III арманщикъ (поднимая голову).

Это ты, молодой еврей, хочешь говорить съ Богомъ?

Наумъ.

Да, это я. Всякій челов'ькъ можетъ говорить съ Богомъ.

## Шарманщикъ.

Ты думаешь? Тогда попроси новую шарманку. Скажи, что эта свистить.



## Апатэма (сочувственно).

Онъ можеть добавить, что обезьяну събли блоси—пужна новая обезьяна!

Смѣется. Всѣ съ нѣкоторымъ недоумѣніемъсмотрятъ на него, кромѣ шарманщика, который встаетъ и молча берется за шарманку.

Сура.

Ты что хочешь дѣлать, музыкантъ?

Шарманщикъ.

Я хочу играть.

Сура.

Зачѣмъ? Намъ не нужно музыки.

Шарманшикъ.

Я долженъ поблагодарить васъ за доброту.

Играетъ что-то ужасное: шарманка скрипитъ, обрываетъ, свиститъ. Анатэма, поднявъ мечта-тельно къ небу глаза, отмъчаетъ рукою едва уловимый тактъ и подсвистываетъ.

Сура.

Боже мой, какъ скверно.

Анатэма.

Это, госпожа Лейзеръ... (Подсвистываетъ)... называется міровая гармонія.

На пізкоторое время разговоръ умолкаєть: слышится только прерывистый вой шарманки да мечтательное посвистываніе Анатэмы. Солнцежжеть безпощадно.



Анатома (въ упосніи).

Мић нечего дълать, и я гуляю по міру.

Увлекается все больше. Внезанно шарманка обрываеть хрипло свистящимъ звукомъ, который долго еще звенитъ въ ушахъ, и Анатэма замираетъ съ поднятою рукой.

Анатэма (въ недоумъніи).

Она у васъ всегда такъ кончаетъ?

Шарманщикъ.

Бываеть хуже. Прощайте.

Анатэма (роясь въ жилетномъ карманѣ).

Нѣтъ, нѣтъ не уходите такъ... Вы миѣ доставили искреннее наслажденіе, и я не хочу, чтобы вы удавились. Вотъ вамъ мелочь—живите себѣ.

Сура (въ пріятномъ удивленіи).

Кто бы могъ подумать, глядя на ваше лицо, что вы такой веселый и добрый человѣкъ.

## Анатэма (польщенный).

О, не смущайте меня, госпожа Лейзеръ, вашими похвалами. Отчего же не помочь бъдному человъку, который можетъ иначе удавиться. Но не Давидъ ли Лейзеръ этотъ почтенный человъкъ, котораго я вижу тамъ?

Всматривается туда, гдѣ доро га заворачиваетъ вправо.

Сура (также вглядываясь).

Да, это Давидъ.



Всѣ молча ожидаютъ. На пыльной дорогѣ, изъ-за поворота, показывается Давидъ Лейзеръ, медленно идупцій. Онъ высокаго роста, костлявъ, съ длинными, сѣдыми кудрями и такою же бородой; на головѣ высокій, куполообразный черный картузъ, въ рукѣ посохъ, которымъ Давидъ какъ бы измѣряетъ дорогу. Смотритъ впизъ изъ-подъ косматыхъ, нависшихъ бровей, и такъ, не поднимая глазъ, медленно и серіозно подходитъ къ сидящимъ, и останавливается, опершись обѣими руками на посохъ.

Сура (вставая, почтительно).

Ты гдѣ былъ, Давидъ?

Давидъ (не поднимая глазъ),

Я былъ на берегу моря.

Сура.

Что ты тамъ дѣлалъ, Давидъ?

Давидъ.

Я смотрълъ на волны, Сура, и спрашивалъ ихъ: откуда пришли онъ и куда идутъ? Я думалъ о жизни Сура: откуда пришла она, и куда она идетъ?

Cypa.

Что же сказали волны, Давидъ?

Давидъ.

Онъ ничего не сказали, Сура... Онъ приходятъ и вновь уходятъ, и человъкъ на берегу моря напрасно ждетъ отвъта отъ моря.

Сура.

Съ къмъ ты разговаривалъ, Давидъ?



#### Давидъ.

Я говорилъ съ Богомъ, Сура. Я спрашивалъ Его о судьбъ Давида Лейзера, стараго еврея, который скоро долженъ умереть.

Сура (съ трепетомъ).

Что же сказалъ тебѣ Богъ? Давидъ молчить, потупивъ глаза.

Сура.

Нашъ сынъ Наумъ также хочетъ быть съ тобою на берегу моря и спрашивать о своей судьбъ.

Давидъ (поднимая глаза).

Развѣ Наумъ скоро долженъ умереть?

Наумъ.

Да, отецъ: я уже началъ умирать.

#### Анатэма.

Но позвольте, господа.... Зачѣмъ говорить о смерти, когда я принесъ вамъ жизнь и счастье?

Давидъ (поворачивая голову).

Развѣ вы пришли отъ Бога? Сура, кто онъ, что можетъ говорить такъ?

Cypa.

Я не знаю. Онъ давно ждетъ тебя.

Анатэма (съ радостной суетливостью).

Ахъ, господа, да улыбнитесь же вы! Одна только минута вниманія, и я заставлю всѣхъ смѣяться! Вниманіе, господа. Вниманіе!



Всъ съ напряженнымъ вниманіемъ смотрять въ роть Анатэмъ.

Анатэма (вынимая бумагу, торжественно).

Не вы ли Давидъ Лейзеръ, сынъ Абрама Лейзера?

Давидъ (испуганно).

Ну, я. Но можетъ быть есть еще другой Давидъ Лейзеръ, я не знаю—спросите у людей.

Анатэма (останавливая его жестомъ).

Не было ли у васъ брата Моисея Лейзера, который тридцать пять лѣтъ тому назадъ на итальянскомъ параходѣ «Фортуна» бѣжалъ въ Америку?

Всѣ.

Да, былъ.

Давидъ

Но я не зналъ, что онъ въ Америкъ.

Анатэма.

Давидъ Лейзеръ, вашъ братъ Моисей—умеръ! Молчаніе.

Давидъ.

Я давно простилъ его.

## Анатэма.

И умирая, все свое состояніе, равняющееся двумъ милліонамъ долларовъ (къ окружающимъ),—что составляетъ четыре милліона рублей,—оставилъ вамъ, Давидъ Лейзеръ.



Пропосится какой то широкій вздохъ, и всѣ окаменѣваютъ.

Анатэма (протягивая бумагу).

Вотъ документъ, видите-печать!

Давидъ (отталкивая бумагу).

Иѣтъ, не надо, не надо. Вы не отъ Бога! Богъ не сталъ бы такъ шутить надъ человѣкомъ.

## Анатэма (сердечно).

Ахъ, какія тутъ шутки. Честное слово, правда—четыре милліона! Позвольте миѣ первому принести поздравленія и горячо пожать вашу честную руку. (Беретъ руку Давида и трясетъ ее). Ну-съ, госпожа Лейзеръ, что же я вамъ принесъ? И что же вы скажете теперь: красива ваша Роза или безобразна? Ага! И станете ли вы умирать теперь, Наумъ? Ага! (со слезами). Вотъ, что принесъ я вамъ, люди, а теперь позвольте миѣ отойти... и не мѣшать...

Подносить платокъ къ глазамъ и отходитъ къ сторонъ, видимо взволнованный.

Сура (дико).

Posal.

Роза (также дико).

Что, мама?

Сура.

Мой лицо! Мой лицо, Роза! Боже мой, да скорѣй же, скорѣй мой лицо!

Словно помѣшанная тормонитъ Розу, моетъ ее, расплескивая воду дрожащими руками. Наумъ схватилъ отца за руку и почти повисъ на немъ, кажется, что онъ сію минуту лишится сознанія.



## Давидъ.

Возьмите бумагу назадъ. (Настойчиво) Возьмите бумагу назадъ!

# Сура.

Ты съ ума сошелъ, Давидъ. Не слушайте его. Мой, Розочка, мой! Пусть люди увидять твою красоту!

# Наумъ (хватая бумагу).

Это наша, отецъ. Отецъ, —вотъ чѣмъ отвѣтилъ тебѣ Богъ. Посмотри на мать, посмотри на Розу — на меня посмотри: вѣдь я уже началъ умирать.

# Пурикесъ (кричитъ).

Ай, ай, смотрите, они разорвуть бумагу. Ай, ай, скоръе берите отъ нихъ бумагу!

Наумъ плачетъ. Блистая красотою, съ мокрыми, но уже не закрывающими глазъ волосами, становится передъ отцомъ смѣющаяся Роза.

Роза.

Это я, отецъ! Это я! Это... я!

Сура (дико).

Гдѣ ты была, Роза?

Роза.

Меня не было, мама! Я родилась, мама!

# Сура.

Смотри, Давидъ, смотри: уже родился человъкъ. Охъ, да смотрите на нее всъ! Охъ, да раскройте же двери передъ зръніемъ вашимъ, ворота распахните передъ глазами—смотрите на нее всъ!

И вдругъ Давидъ понимаеть значение случив-



шагося. Сбрасываетъ съ головы картузъ, рветъ одежду, которая душитъ его; и, расталкивая всъхъ, бросается къ Анатэмъ.

Давидъ (грозно).

Ты зачѣмъ это принесъ?

Анатэма (кротко).

Но позвольте, господинъ Лейзеръ, я только адвокатъ. Я радъ искренне.

Давидъ.

Ты зачъмъ это принесъ?

Съ силою отталкиваетъ Анатэму, и, шатаясь, уходитъ по дорогъ. Вдругъ останавливается, оборачивается назадъ и кричитъ, потрясая руками.

### Давидъ.

Гоните его-это Діаволъ. Вы думасте, четыре милліона рублей онъ принесъ? Натъ, онъ принесъ четыре милліона оскороленій! Четыре милліона насм'ьшекъ онъ бросилъ на голову Давида!... Четыре океана горькихъ слезъ пролилъ я надъ жизнью, четырьмя вътрами земли были мои вздохи, четверыхъ дътей моихъ сожрали голодъ и бользии,-и теперь, когда я долженъ умереть, когда я старъ и долженъ умереть, мив приносять четыре милліона. Вернуть ли они мнъ молодость, которую я провелъ въ лишеніяхъ, тьснимый скорбями, облаченный печалями, увънчанный тоской? Вернутъ ли они хоть одинъ день голода моего, хоть одну слезу, павшую на камень, хоть одинъ плевокъ, брошенный миѣ въ лицо? Четыре милліона проклятій воть что значать твои четыре милліона рублей!... О, Ханна, о Веніаминъ и Рафаилъ, о мой маленькій Мойше, вы, мои маленькія птички, умершія отъ холода на голыхъ вѣтвяхъ



зимы—что вы скажете, если вашъ отецъ коснется этихъ денегъ? Нѣтъ, миѣ не надо денегъ. Мнѣ не надо денегъ, говорю я вамъ, я, старый еврей, умирающій отъ голода. Здѣсь я не вижу Бога. Но я пойду къ Нему, я скажу Ему: что ты дѣлаешь съ Давидомъ?.... Я иду.

Уходить, потрясая руками.

Сура (плачетъ).

Давидъ, вернись, вернись!

Пурикесъ (въ отчаяніи).

Бумагу-то, бумагу-то поднимите.

Анатэма (вертится).

Успокойтесь, госпожа Лейзеръ, онъ вернется. Это всегда такъ спачала. Я много гулялъ по міру и знаю это. Кровь бросается въ голову, ноги дрожатъ и человъкъ проклинаетъ. Это пустяки!

Роза.

Какое кривое зеркало, мама.

Наумъ (плачетъ).

Мама, куда ушелъ отецъ? Я хочу жить.

## Анатэма.

Бросьте этотъ кусокъ стекла, Роза. Вашу красоту отразятълюди, вашу красоту отразитъ міръ—въ него вы будете глядъться... Ахъ, вы еще здъсь, музыкантъ? Такъ сыграйте же намъ, я прошу васъ: такой праздникъ нельзя безъ музыки.

Шарманщикъ.

То же самое играть?



#### Анатэма.

То же самое.

Парманка востъ и свиститъ. Анатэма яростно подсвистываетъ, размахивая руками и точно благословляя всъхъ музыкой и свистомъ.

Занавѣсъ.



ТРЕТЬЯ КАРТИНА.



### ТРЕТЬЯ КАРТИНА.

Давидъ Лейгеръ живетъ богато. Но настоянію жены и дѣтей онъ нанялъ богатую виллу на берегу моря, завелъ многочисленную прислугу, лошалей и экипажи. Анатэма, подъ тѣмъ предлогомъ, что его утомила адвокатская практика, устроился у Давида личнымъ секретаремъ. Къ Розѣ ходятъ учителя и учительницы, даютъ ей уроки языковъ и хорошаго тона къ Науму же, который окончательно разболѣлся и уже близокъ къ смерти, ходитъ по его желанію только одинъ учитель тапцевъ. Деньги изъ Америки еще не получены, но Давиду Лейзеру, милліонеру, открытъ широкій кредитъ—впрочемъ, больше на вещи и товаръ, чѣмъ на наличныя деньги, которыхъ нѣсколько не хватаетъ.

Сцена представляеть собою богатый залъ, отдъланный бѣлымъ мраморомъ, съ огромными, итальянскими окнами и выходомъ на веранду. Полдень. За раскрытыми окнами видны полутропическія растенія, и глубоко синѣетъ море; въ одно изъ оконъ открывается видъ на городъ.

У стола сидитъ Давидъ Лейзеръ, очень мрачный. Нъсколько поодаль, на диванъ, расположилась Сура, одътая богато, но безвкусно, и смотритъ, какъ Наумъ учится танцовать. Наумъ очень блъденъ, кашляетъ и



почти шатается отъ слабости, особенно, если по правиламъ танца ему приходится стоять на одной ногъ, по учится пастойчиво; одътъ весьма элегантно, только необычайно пестрый жилетъ яркихъ цвътовъ да такой же галстухъ иъсколько портятъ впечатя впес Вокругъ Наума вертится, балансируя, присъдая, учитель танцевъ со скринкою и смычкомъ въ рукахъ,—человъкъ изящества и легкости необыкновенныхъ: бълый жилетъ, лакированныя туфли, смокингъ.

И на все это, съ видомъ печальнымъ и укоризненнымъ, смотритъ Анатэма, стоящій у входа.

Учитель.

Разъ-два-три, разъ-два-три!

Cypai

Смотри, Давидъ, смотри, какъ удается нашему Науму таненъ. Я бы ни за что не сумъла такъ прыгать—бъдный мальчикъ!

Давидъ.

Я вижу.

Учитель.

Мсье Наумъ очень талантливъ. Прошу васъ... разъдва-три, разъ-два-три! Позвольте, позвольте, немножко не такъ! На нужно дълать отчетливъй, изящно округляя жестъ правой ногой. Вотъ такъ—вотъ такъ (показываетъ). Танцы, мадамъ Лейзеръ, совсъмъ какъ математика, тутъ нуженъ циркуль!

Сура.

Ты слышишь, Давидъ?

Давидъ.

Слышу.



#### Учитель.

Прошу васъ, мсье Плумъ. Разъ-два-три, разъ-два три! (играстъ на скришућ).

Наумъ (задыхаясь).

Разъ-два-три! Разъ-два-три, разъ-два-три!

Кружится, и вдругъ почти падаетъ. Останавливается съ лицомъ измученнымъ и безкровнымъ и смотритъ омертвъло — его душитъ кашель. Откашлявшись, продолжаетъ:

Наумъ.

Разъ-два-три!

Учитель.

Такъ, такъ, мсье Наумъ. Больше изящества, больше изящества, умоляю васъ! Разъ, два, три!

Играетъ. Анатэма осторожно подходитъ къ Сурѣ и говоритъ сдерживая голосъ, но настоль ко громко, чтобы его слышалъ Давидъ.

## Апатэма.

Не кажется ли вамъ, госпожа Лейзеръ, что Наумъ нъсколько утумленъ? Этотъ учитель танцевъ не знаетъ жалости.

Давидъ (оборачиваясь).

Да, довольно. Ты, Сура, готова замучить юношу.

Сура (растерянно).

Да причемъ же я туть, Давидъ, развъ я не вижу, что онъ усталъ—но онъ самъ хочетъ танцовать. Наумъ, Наумъ.

Давидъ.

Довольно, Наумъ. Отдохни.



# Наумъ (задыхаясь).

Я хочу танцовать. (Останавливается и истерически топаетъ ногою). Почему мнѣ не позволяютъ танцовать?—или всѣ хотятъ, чтобы я скорѣе умеръ?

# Cypa.

Ты еще поживешь, Наумъ, ты еще поживець.

# Наумъ (почти плача).

Почему мнѣ не позволяютъ танцовать? Я хочу танцовать. Я довольно добывалъ кредитъ, я хочу веселиться. Развѣ я старикъ, чтобы лежать на постели и кашлять. Кашлять, кашлять!

Кашляетъ и плачетъ одновременно. Анатэма что-то шепчетъ учителю танцевъ, и тотъ, изящно поднявъ плечи въ знакъ соболѣзнованія, утвердительно киваетъ головой и собирается уходить.

## Учитель.

До завтра, мсье Наумъ. Я боюсь, что нашъ урокъ пъсколько затянулся.

# Наумъ.

Завтра... непремънно приходите! Вы слышите? Я хочу танцовать.

Учитель уходить раскланиваясь. Наумъ молодцеватой походкой идеть за нимъ.

## Наумъ.

Завтра же непремѣнно, вы слышите? Непремѣнно! Уходятъ.

## Анатэма.

О чемъ вы задумались, Давидъ? Позвольте мнѣ быть не только вашимъ личнымъ секретаремъ— хотя



я горжусь этой честью,—но и вашимъ другомъ. Сътъхъ поръ, какъ получены деньги, васъ угнетаетътемная печаль, и миъ больно глядъть на васъ.

#### Давидъ.

Чему же миъ радоваться, Нуллюсъ?

## Cypa.

А Роза? Не грѣши передъ Богомъ, Давидъ—не на ея ли красотъ и молодости отдыхаютъ напи глаза? Прежде даже тихая луна не смѣла взглянуть на нее, звѣзда звѣздъ не смѣла о ней шепнуть — а теперь она ѣдетъ въ коляскъ, и всъ смотрятъ на нее, и всадники скачутъ за нею. Вы подумайте, Нуллюсъ—всадники скачутъ за нею.

### Давидъ.

А Наумъ?

## Сура.

Такъ что же Наумъ? Онъ давно боленъ, ты знаешь это, и смерть на мягкой постели не хуже, чѣмъ смерть на мостовой. А можетъ быть онъ еще поживетъ, онъ еще поживетъ. (Плачетъ). Давидъ, тамъ во дворъ тебя ожидаютъ Абрамъ Хессинъ и дъвочка отъ Сонки.

## Давидъ (угрюмо).

Что имъ падо, денегъ? Дай имъ, Сура, нъсколько грошей и отпусти ихъ.

# Cypa.

Въ концѣ концовъ они вытянутъ у насъ всѣ деньги, Нуллюсъ. Я уже второй разъ даю Хессину. Онъ какъ песокъ, и сколько въ него ни лить воды, онъ всегда будетъ сухъ и жаденъ.

## Давидъ.

Пустяки, денегъ у насъ слишкомъ много, Сура.



По мий тяжело смотрать на людей, Пуллюсъ. Сътахъ поръ, какъ вы принесли намъ это богатство...

#### Анатэма.

Которое вы заслужили ващими страданіями, Лейзеръ.

#### Лавилъ.

Съ тъхъ поръ люди такъ нехорошо измънились. Вы любите, когда вамъ кланяются слишкомъ низко, Пуллюсъ? А я не люблю—люди не собаки, чтобы ползать на брюхъ. А вы любите, Нуллюсъ, когда люди вамъ говорять, что вы самый мудрый, самый великодушный, самый лучшій изъ живущихъ—въ то время, какъ вы обыкновенный старый еврей, какихъ много. Я не люблю, Нуллюсъ: для сыновъ Бога правды и милости непристойно говорить ложь, даже умирая отъ жестокостей правды.

## Анатэма (задумчиво).

Богатство—стращная сила, Лейзеръ. Никто не спраниваетъ васъ о томъ, откуда у васъ деньги: они видятъ могущество ваше и поклоняются ему.

## Давидъ.

Могущество? А Наумъ? А я самъ, Нуллюсъ?— Могу ли я за всѣ деньги куппть хоть одипъ день здоровья и жизпи.

## Анатэма.

Вы выглядите значительно свъжъе.

Давидъ (усмъхаясь мрачно).

Да? Не взять ли и мив учителя танцевъ-посовѣтуйте, Нуллюсъ.

## Cypa.

Не забывай же Розу, отецъ. Развѣ скрывать красоту лица—не великій грѣхъ передъ Господомъ? На



радость и услаждение взорамъ дается она, въ красотъ лина являетъ красоту свою самъ Богъ, и не на Бога ли ежедневно поднимали мы руку, когда углемъ и сажею пятнали лицо нашей Розы, стращилищемъ и тоскою для взоровъ дълали ее.

Давидъ.

Красота вянетъ. Все умираетъ, Сура.

Сура.

По и лилія вянеть и умираєть нарцисъ, осыпаются ленестки желтой розы—захочешь ли ты, Давиль, потоптать всіз цвілты и желтую розу осквернить хулою? Не сомитівайся, Давиль: справедливый Богь даль тебіз богатство—и ты, который быль въ несчастіи такъ твердъ, что ни разу не похулиль Бога, станешь ли слабъ въ счастіи?

#### Апатэма.

Совершенно справедливо, госпожа Лейзеръ. У Розы уже столько жениховъ, что ей стоитъ только выбирать.

Давидъ (вставая, гифвио).

Я не отдамъ имъ Розу!

Сура.

Ну что ты, Давидъ.

## Давилъ.

Я не отдамъ имъ Розу! Собаки, которыя хотятъ лакать изъ золотого блюда—я выгоню собакъ!

Входитъ Роза. Одъта она богато, но просто и безъ излиществъ; немного блъдна она, утомлена слегка, но очень красива—кажется, что отъ нея тянутся луппыя тъпи и лучи. И говорить и двигаться она старается красиво, внимательно



слѣдитъ за собою, по минутами срывается—становится груба, криклива. И мучается этимъ. Розу сопровождають двое господъ въ костюмахъ для верховой ѣзды. Тотъ изъ нихъ, что постарше, очень блѣденъ и хмурится мрачно и злобно. И прижимаясь къ Розѣ, точно ища защиты у ея молодости, силы и красоты, слабо плетется Наумъ.

Давидъ (довольно громко).

Сура-женихи.

Сура (машетъ рукой).

Ахъ, да замолчи же, Давидъ.

Роза (небрежно цълуя мать).

Какъ я устала, мама. Здравствуй, отецъ.

## Cypa.

Береги себя, Розочка: нельзя заниматься такъ много. (Къ господину, который постарше). Хоть вы скажите ей, что нельзя такъ много работать—зачѣмъ ей тенерь работа.

Молодой господинъ (тихо).

На вашу дочь нужно молиться, госпожа Лейзеръ. Скоро ей воздвигнутъ храмъ.

Господинъ постарше (усмъхаясь).

А при хромѣ— кладбище. При храмахъ, госпожа Лейзеръ, всегда существуютъ кладбища.

# Роза.

До свиданія. Я устала. Если вы свободны, то пріѣзжайте завтра утромъ—можетъ быть, я опять поѣду съ вами.



Господинъ постарше (пожимая плечами).

Свободны? О да, конечно, мы вполить свободны. (Ръзко). До свиданія!

Второй (со вздохомъ).

До свиданія!

Уходятъ.

Сура (безпокойно).

Розочка, ты, кажется, его обидѣла. Зачѣмъ ты такъ?

Роза.

Ничего, мама.

Анатэма (Давиду).

Ну это еще не женихи, Давидъ!

Давидъ хмуро смѣется. Анатэма же, не выдержавъ характера, подлетаетъ къ Розѣ и предлагаетъ ей руку. Ведетъ ее въ полупляскѣ, весело насвистывая тотъ же мотивъ, что и шарманка.

### Анатэма.

Ахъ, Роза, если бы не мои года (насвистываетъ) и не болѣзни (насвистываетъ), я былъ бы первымъ претендентомъ на вашу руку.

Роза (смѣясь надменно).

Лучше бользни, чьмъ смерть.

Давидъ.

А вы очень веселый человъкъ, Нуллюсъ.

Анатэма (насвистывая).

Отсутствіе богатства и спокойная совъсть, Давидъ, спокойная совъсть. Мит печего дълать, и я гуляю подъ ручку. Такъ вы говорите – смерть, Роза?



Роза.

Попробуйте.

Анатэма (останавливаясь).

А вы и въ самомъ дѣлѣ красивы, Роза. (Задумчиво). А что, если,.. если... но нѣтъ: долгъ выше всего. Послушайте меня, Роза: не отдавайте себя меньше чѣмъ князю, хотя бы и князю тьмы!

Наумъ.

Розочка, зачѣмъ же ты отошла отъ меня. Мнѣ холодно, когда ты не держишь меня за руку. Держи меня за руку, Розочка.

Роза (колеблясь).

Но я должна переодъться, Наумъ.

Наумъ.

Я провожу тебя до спальни. Ты знасшь, сегодня я опять танцоваль, и очень хорошо, знасшь ли? Я теперь уже не такъ задыхаюсь. (Съ чувствомъ обожанія и легкой зависти). Какая ты красавица, Розочка.

Сура.

Подожди, Розочка, я сама расчешу тебѣ волосы. Ты позволищь?

Роза.

Вы плохо дълаете это, мама; вы больше цълуете, чъмъ расчесываете—волосы путаются отъ поцълуевъ.

Давидъ.

Ты отвъчаешь матери, Роза.

Роза (останавливаясь).

За что ты ненавидишь мою красоту, отецъ?



Давидъ.

Прежде я любилъ твою красоту, Роза.

Сура (возмущенно).

Ну что ты говориць, Давидъ.

Давидъ.

Да, Сура. Я люблю жемчугъ, пока онъ на днъ моря; когда же его вынимають, онъ становится кровью—и тогда я не люблю жемчуга, Сура.

Роза.

За что ты ненавидинь мою красоту, отецъ? Ты знаень ли, что сдълала бы другая дъвушка на моемъ мъстъ — она сонгла бы съ ума и завертълась бы по землъ какъ собака, которая проглотила булавку. А что дълаю я? Я учусь, отецъ. Дни и ночи я учусь, отецъ. (Въ сильномъ волненіи). Въль я не умъю ничего. Я не умъю говорить, я даже ходить не умъю—въдь я горблюсь, я горблюсь при ходьбъ!

Cypa.

Это неправда, Роза.

Роза (волнуясь).

Вотъ я забылась немного—и я уже кричу, каркаю хрипло, какъ простуженная ворона. Я хочу быть красивой, я должна быть красивой—я только за этимъ и родилась. Ты смъешься: Напрасно. Ты знаешь ли, что твоя дочь будетъ—герцогиней—принцессой? Къмоей коронъ я хочу добавить и скипетръ.

Анатэма.

Oro!

Тѣ трое уходятъ. Давидъ, выждавъ ихъ ухода, гнѣвно вскакиваетъ съ мѣста и быстро ходитъ по комнатѣ.



#### Давидъ.

Какая комедія! Какая комедія, Нуллюсъ! Вчера она просила у Неба селедку, а сегодня ей мало короны. Завтра же она отниметь престоль у Сатаны, и сялеть на него, Пуллюсъ, и будеть сидъть кръпко! Какая комедія!

Анатэма уже измъпилъсвой видъ: онъ строгъ и мраченъ.

#### Апатэма.

Нътъ, это трагедія, Давидъ Лейзеръ.

### Давидъ.

Комедія, Пуллюсъ, комедія—развѣ ты не слышишь во всемъ этомъ смѣха Сатаны? (Показывая рукой на дверь). Ты вилѣлъ трупъ, который танцуетъ—каждое утро я вижу его.

#### Анатэма.

Развѣ Наумъ такъ опасенъ?

### Давидъ.

Опасенъ? Три доктора, три важныхъ господина, Нуллюсъ, смотрѣли его вчера и сказали мнѣ тихонько, что черезъ мѣсяцъ Наумъ умретъ, что сейчасъ онъ уже трупъ больше, чѣмъ на половину — не сонъ ли это, Нуллюсъ? Не смѣхъ ли это Сатаны?

### Апатэма.

А что они сказали о вашемъ здоровьи, Давидъ?

## Давидъ.

Я не сталъ ихъ спращивать. Я не хочу, чтобы миѣ сказали: вы можете также прыгать подъ музыку, Даеидъ. Какъ вамъ это правится, Пуллюсъ: два трупа, танцующихъ въ бѣлой мраморной комнатѣ?

Смѣется мрачно и зло.



#### Апатэма.

Вы меня пугаете, мой другъ. Что дълается въ вашей душъ?

Давидъ.

Не касайтесь моей души, Нуллюсъ—въ ней ужасъ. Хватается руками за голову.

— Ахъ что же миѣ дѣлать, что же миѣ дѣлать? Я одинъ во всемъ мірѣ.

Анатэма.

Что съ вами, Давидъ? Успокойтесь.

Давидъ (останавливаясь передъ Анатэмой, съ ужасомъ).

Смерть, Нуллюсъ, смерть! Вы принесли намъ смерть. Не былъ ли я безгласенъ передъ смертью? Не ждалъ ли я ее, какъ друга? Но вотъ вы принесли богатство—и я хочу танцовать. Я хочу танцовать, а смерть хватаетъ меня за сердце; я хочу тсть, ибо въ самыя кости мои вошелъ голодъ—а старый желудокъ извергаетъ пищу обратно; я хочу смъяться— а лицо мое плачетъ, а глаза мои слезятся, а душа моя воетъ отъ смертельнаго страха. Въ костяхъ моихъ голодъ, и уже въ крови моей ядъ — нътъ мнъ спасенія: постигла смерть!

Тоскуетъ.

Анатэма (многозначительно).

Васъ ждуть бъдные, Давидъ.

Давидъ.

Ну такъ что же?

Анатэма.

Васъ ждутъ бѣдные, Давидъ.



### Давидъ.

Бѣдные всегда ждуть.

## Анатэма (строго).

Теперь я вижу, что ты дъйствительно погибъ, Давидъ. Тебя покинулъ Богъ.

Давидъ останавливается и смотритъ изумленно и гитвио. Анатэма, надменно закинувъ голову, спокойно и строго выдерживаетъ его взглядъ. Молчаніе.

### Давидъ.

Это миѣ вы говорите, Нуллюсъ?

### Анатэма.

Да, это вамъ я говорю, Давидъ Лейзеръ. Будьте осторожны, Давидъ Лейзеръ, вы во власти Сатаны.

# Давидъ (пугаясь).

Мой другъ Нуллюсъ, вы пугаете меня—чѣмъ заслужилъ я вашъ гнѣвъ и эти жестокія и страшныя слова? Вы всегда такъ хорошо относились ко миѣ и къ моимъ дѣтямъ... Ваши волосы такъ же сѣды какъ и мои, въ чертахъ вашихъ я давно уже замѣтилъ скрытую муку и... я уважаю васъ, Пуллюсъ! Зачѣмъ же вы молчите? Какой-то страшный огонь горитъ въ вашихъ глазахъ—кто вы, Пуллюсъ? По вы молчите... Нѣтъ, иѣтъ, не опускайте глазъ, миѣ еще страшнѣй, когда опущены опи: тогда на вашемъ челъ проступаютъ огненныя письмена какой-то смутной—какой-то страшной—смертельной правды!

Анатэма (нъжно).

Давидъ!

Давидъ (радостно).

Ты заговорилъ, Нуллюсъ!



### Анатэма.

Молчи и слушай меня! Оть безумія я верну тебя къ разуму, отъ смерти—къ жизпи.

#### Давидъ.

Молчу и слушаю.

#### Анатэма.

Твое безуміе въ томъ, Давидъ Лейзеръ, что ты всю жизнь искалъ Бога, а когда Богъ принелъ къ тебъ—ты сказалъ:—я Тебя не знаю. Твоя смерть въ томъ, Давидъ Лейзеръ, что ослъпленный несчастіями, какъ лошадь, которая въ темнотъ вертитъ кругъ свой—ты не увидълъ людей и одинокъ остался среди нихъ, со своею бользнью и богатствомъ своимъ. Тамъ во дворъ тебя ждетъ жизнь— а ты, слъпецъ, закрываень перелъ нею двери. Танцуй, Давидъ, танцуй— смерть подняла смычекъ и ждетъ тебя! Больше граціи, Давидъ Лейзеръ, больше граціи, ловуъе закругляйте па!

#### Давидъ,

Чего ты хочешь отъ меня?

### Анатэма.

Верни Богу, что даль тебѣ Богь.

Давидъ (мрачно).

А развѣ что-нибудь далъ мнѣ Богъ?

### Анатэма.

Каждый рубль въ твоемъ карманф—это ножъ, который ты вонзасшь въ сердце голоднаго. Раздай имфніе нищимъ, дан хлѣбъ голоднымъ и ты побфдишь смерть.

## Давидъ. •

Корки хлѣба не дали Давиду, когда онъ былъ го-



лоденъ—ихъ ли сытостью насыщу свой голодъ, который въ костяхъ?

Апатэма.

Въ нихъ будешь сытъ.

Давидъ.

Верну ли здоровье и силу?

Анатэма.

Въ нихъ будешь силенъ.

Давидъ.

Изгоню ли смерть, которая уже въ крови жидкой какъ вода, которая уже въ венахъ и жилахъ моихъ, твер дыхъ какъ высохшіе канаты? Верну ли жизнь?

#### Анатэма.

Ихъ жизью умножишь твою жизнь. Сейчасъ у тебя одно сердце, Давидъ,—у тебя станутъ милліоны сердецъ.

Давидъ.

Но я умру.

Анатэма.

Нътъ, ты будешь безсмертенъ.

Давидъ въ ужасѣ отступаетъ.

Давидъ.

Страшное слово произнесли твои уста. Кто ты, что смѣешь обѣщать безсмертіе— не въ рукѣ ли Бога и жизнь и смерть человѣка?

• Анатэма.

Богъ сказалъ: жизнью жизнь возстанови.



### Лавидъ.

По люди злы и порочны, и голодный ближе къ Богу, чъмъ сытый.

Апатэма.

Всномни Ханну и Веніамина...

Давидъ.

Молчи!

Анатэма.

Вспомни Рафаила и маленькаго Мойше...

Давидъ (въ тоскѣ).

Молчи, молчи!

Анатэма.

Вспомни твоихъ маленькихъ птичекъ, умершихъ на холодныхъ вътвяхъ зимы...

Давидъ горько плачетъ.

#### Анатэма.

Когда звенить жаворонокъ въ голубомъ небѣ, скажешь ли ты ему: молчи, маленькая птица — Богу не нужна твоя пѣснь? и не дашь ли ты ему зерна, когда онъ голоденъ? И не укросшь ли на груди отъ мороза, чтобы тепло ему было и могъ бы опъ сохранить свой голосъ до весны? Кто же ты, несчастный, не жалѣющій птицъ и дѣтей отдающій ненастью? Вспомни, какъ умиралъ твой маленькій Мойше. Вспомни, Давидъ, и скажи: люди порочны и злы и недостойны милости моей.

Какъ бы подъ страшною тяжестью Давидъ подгибаетъ колъна и полнимаетъ руки, словно защищая голову отъ удара съ неба. Хрипитъ.

Давидъ.

Адэной, Адэной.



Анатэма сложивъ руки на груди, молча смотритъ на него. Онъ мраченъ.

Давидъ.

Пощады! Пощады!

Анатэма (быстро).

Давидъ, бъдные ждутъ тебя. Они сейчасъ уйдутъ.

Давидт.

Нѣть, нѣть!

Анатэма.

Бъдные всегда ждуть, но они устаютъ ждать и уходять.

# Давидъ (странно).

Оть меня они не уйдуть. Ахъ, Нуллюсъ, Нуллюсъ... Ахъ, умный Нуллюсъ, ахъ, глупый Нуллюсъ, да неужели ты не понялъ, что уже давно я жду бъдныхъ и голосъ ихъ въ ушахъ и сердцѣ моемъ. Когда ѣдуть колеса по пыльной дорогѣ, примятой дождемъ, то думають онѣ кружась и оставляя слѣдъ: вотъ мы дѣлаемъ дорогу. А дорога была, Нуллюсъ, дорога-то уже была! (Весело). Зови бѣдняковъ сюда!

### Анатэма.

Подумай, Давидъ, кого ты зовешь. (Мрачно) Не обмани меня, Давидъ!

### Давидъ.

Я никогда не обманывалъ, Нуллюсъ. (Ръшительно и величаво). Ты говорилъ — я молчалъ и слушалъ, теперь ты молчи и слушай меня: ибо не человъку, но Богу отдалъ я душу свою, и власть Его на мить. И я приказываю тебъ: призови сюда жену мою Суру и дътей моихъ, Наума и Розу, и всъхъ домочадцевъ моихъ, какіе только есть.



Призову.

### Давидъ.

И призови бъдныхъ, какіе ждутъ меня во дворъ. И выйля на улицу, взгляни, иътъ ли и тамъ бъдныхъ, ожидающихъ меня, и если увидишь, то призови и ихъ. Ибо ихъ жаждою горятъ мои уста, и ихъ голодомъ ненасытимо страждетъ чрево мое, и предълицомъ народа тороплюсь я возвъстить о моей послъдней и непреложной волъ. Иди.

## Анатэма (покорно).

Твоя воля на мнъ.

Анатэма уходитъ, до самой двери напутствуемый повелительнымъ жестомъ Давида. Молчаніе.

## Давидъ.

Лухъ Божій пронесся надо мною и волосы поднялись на головъ моей. Адэной, Адэной... Кто, страшный, вѣщалъ голосомъ стараго Пуллюса, когда заговорилъ опъ о моихъ маленькихъ умершихъ дътяхъ?-Только стръла, пущепная изълука Всезнающаго, такъ мітко попадаєть въ самое сердне. Мон маленькія птички... Воистину на краю бездны удержалъ Ты меня и изъ когтей Діавола Ты вырваль мой духъ. Сліпнеть тоть, кто смотрить прямо на солице, но вотъ проходить время и возвращается свъть воскресшимъ очамъ; по навсегда слъпнетъ тотъ, кто смотрить во тьму. Мои маленькія птички... (вдругъ см'вется тихо и радостно и шепчеть). Я самъ понесу имъ хлѣбъ и молоко, я спрячусь за пологомъ, чтобы не видъли меня-дъти такъ нъжны и пугливы и боятся незнакомыхъ людей, у меня же такая страшная борода. (Смѣется). Я спрячусь за пологомъ и буду смотръть, какъ кушаютъ они. Имъ нужно такъ мало: съъдятъ корочку хлъба и сыты, выпьютъ кружку молока и уже не знають жажды. Потомъ поютъ...



По какъ странно: развъ не уходить ночь, когда приходить солице, развъ съ конномъ бури не ложатся волны спокойно и тихо, какъ овцы, отдыхающія на пастбищь — откуда же тревога, смятеніе легкое и страхъ. Тъни невъдомыхъ бъдствій проносятся надъ моей душою и рѣютъ безшумно надъ мыслями моими. Ахъ, остаться бы мнъ бъднымъ, быть бы мнъ незнаемымъ, прозябать бы мнъ въ тѣни забора, гдъ сваливаютъ мусоръ.—На вершину горы Ты поднялъ меня и міру явишь мое старос, печальное лицо. Но такова воля Твоя. Ты повелишь—и ягненокъ станетъ львомъ, Ты повелишь—и яростная львица протянетъ младенцамъ сосцы свои, полные силы, Ты повелишь—и Давидъ Лейзеръ, побълъвшій въ тѣни, безстрашно поднимется къ солнцу. Адэной! Адэной!

Входятъ встревоженныя Сура, Наумъ и Роза.

## Cypa.

Зачъмъ ты призвалъ насъ, Давидъ? И почему такъ строгъ былъ твой Нуллюсъ, когда передавалъ намъ приказаніе. Мы ничъмъ не провинились предъ тобою, а если провинились, то изслъдуй, но не смотри такъ строго.

Роза.

Можно състь?

## Давидъ.

Молчите и ждите. Еще не всѣ пришли, кого я звалъ. Ты же, Роза, сядь, если устала, но когда настанетъ время—встанъ. Присядь и ты, Наумъ.

Нерѣшительно входитъ прислуга: лакей, похожій на англійскаго министра, горничная, поваръ, садовникъ, судомойка и другіе. Смущенно топчутся. Почти тотчасъ же входятъ кучками бѣдняки, человѣкъ пятнадцать—двадцать. Среди нихъ Абрамъ Хессипъ, старикъ; дѣвочка отъ Сонки, Іосифъ Крицкій, Сарра Лепке и еще



нъсколько евреевъ и евреекъ. Но есть и греки и молдаване и русскіе и просто загрызенные жизнью бъдняки, національность которыхъ теряется въ безличности лохмотьевъ и грязи; двое пьяныхъ. Тутъ же грекъ Пурикесъ, Иванъ Безкрайній и Шарманцикъ, со своею, все тою же облъзлой и скрипучей машиной. Но Анатомы еще пътъ.

#### Давидъ.

Прошу васъ, прошу васъ. Входите же смѣлѣй, и пе останавливайтесь на порогѣ, за вами идутъ еще. Но было бы хорошо, если бы вытирали ноги: этотъ богатый домъ не мой, и я долженъ вернуть его чистымъ, какъ и получилъ.

#### Хессинъ.

Мы еще не научились ходить по коврамъ, и у насъ нътъ лаковыхъ ботинокъ, какъ у вашего сына Наума. Здравствуйте, Давидъ Лейзеръ. Миръ вашему дому!

### Лавидъ.

Миръ и тебѣ, Абрамъ. Но зачѣмъ ты такъ пышно зовешь меня Давидомъ Лейзеромъ, когда прежде звалъ просто Давидомъ?

# Хессинъ.

Вы теперь такой могущественный человѣкъ, Давидъ Лейзеръ. Да, прежде я звалъ васъ Давидомъ, но вотъ я жду васъ во дворѣ, и чѣмъ я больше жду, тѣмъ длиннѣе становится ваше имя, господинъ Давидъ Лейзеръ.

## Давидъ.

Ты правъ, Абрамъ: когда заходитъ солице, длиннъе становятся тъни, и когда человъкъ умаляется имя его выростаетъ. Но подожди, Абрамъ, еще.



Лакей (пьяному).

Вы бы отодвинулись отъ меня.

Пьяный.

Молчи, дуракъ! Ты здъсь лакей, а мы въ гостяхъ.

Лакей.

Хамъ! Ты тутъ не въ конкъ, чтобы плевать на полъ.

### Пьяный.

Господнить Лейзеръ, какой-то человѣкъ, похожій на стараго чорта, схватилъ меня за шиворотъ и сказалъ: тебя зоветъ Давидъ Лейзеръ, который получилъ наслѣдство. И я спросилъ — это зачѣмъ? Онъ же отвѣтилъ: Давидъ хочетъ тебя сдѣлать своимъ наслѣдникомъ — и засмѣялся. А когда я пришелъ, вашъ лакей гонитъ меня.

# Давидъ (улыбаясь).

Нуллюсъ — веселый человъкъ и никогда не упускаетъ случая, чтобы пошутить. Но вы мой гость, и я прошу васъ, подождите.

Сура (послѣ нѣкотораго колебанія, не выдерживаетъ).

Ну какъ у васъ торговля, Иванъ? Теперь у васъ меньше конкурентовъ?

Безкрайній.

Плохо, Сура: покупателей нътъ.

Пурикесъ (какъ эхо).

Покупателей нътъ.

Сура (жалѣеть).

Ай-ай-ай! Это плохо, когда нътъ покупателей.



#### Роза

Молчи, мама—не хочень ли ты вновь вымазать сажей мое лино?

Толкая впереди себя пъсколькихъ бъдняковъ, входитъ Анатэма — опъ видимо усталъ и запыхался.

#### Анатэма.

Ну вотъ, Давидъ, получайте пока это. Ваши милліоны пугаютъ б'єдняковъ, и пикто не хотѣлъ итти за мною, думая, что зд'єсь кроется обманъ.

#### Пьяный.

Вотъ этотъ человъкъ схватилъ меня за шиворотъ

#### Анатэма.

Ахъ, это вы? Здравствуйте, здравствуйте.

#### Давидъ.

Благодарю тебя, Пуллюсъ. Теперь же возьми чернила и бумагу и сядь возлъ меня за столомъ; миъ же подай мои старые счеты. — Такъ какъ все, что я буду говоритъ, очень важно, то прошу тебя, записывай точно и не ошибайся—въ каждомъ словъ нашемъ мы дадимъ отчетъ Богу. Васъ же всъхъ прошу встать и слушать внимательно, вникая въ смыслъ великихъ словъ, которыя я произнесу. (Строго). Встань, Роза!

## Сура.

Боже, сжалься надъ нами! Что ты хочешь дѣлать, Давидъ?

## Давидъ.

Молчи, Сура. Ты пойдешь за мною.

Анатэма.

Готово.



## Всѣ стоя слушаютъ.

Давидъ (торжественно).

По смерти брата моего, Моисея Лейзера, я получиль наслъдство (откладываеть на счетахъ) два миллюна долларовъ.

Анатома (егозливо поднимая четыре пальца).

Что значитъ четыре милліона рублей.
Вст. въ волиенін.

# Давидъ (строго).

Не прерывайте меня, Нуллюсъ. Да, это значитъ четыре милліона рублей. И воть, подчиняясь голосу моей совъсти и велънію Бога, а также въ память дътей моихъ: Ханны, Веніамина, Рафаила и Моисея, умершихъ отъ голода и бользней въ отроческомъ возрастъ...

Опускаетъ голову все ниже и горько плачеть. И такими же слезами отвъчаетъ ему Сура-

# Сура.

О, мой маленькій Мойше! Давидъ, Давидъ, умеръ нашъ маленькій Мойше!

> Давидъ (вытирая глаза большимъ краснымъ платкомъ).

Молчи, Сура! Пу, такъ что же я имъ хотвлъ сказать, Нуллюсъ?.. Но пишите, Пуллюсъ, пините. Я знаю. (Твердо). И вотъ ръшилъ я, въ согласін съ законами Бога, который есть правда и милость — раздать все мое имъніе нищимъ. Такъ ли я говорю, Нуллюсъ?

Анатэма.

Я слышу Бога.



Никто не въритъ въ первую минуту; но быстро родятся радостныя сомивнія и неожиданный темный страхъ рѣетъ надъ головами. Какъ бы во сиѣ люди твердятъ очарованно: четыре милліона, четыре милліона и закрываютъ глаза руками. Выступаетъ впередъ шарманщикъ.

Шарманщикъ (угрюмо).

Ты мнъ купишь повую музыку, Давидъ?

Анатэма.

Тс. Назадъ, музыкантъ.

Шарманщикъ (отступая).

Я хочу и новую обезьяну.

Давидъ.

Возвеселитесь же сердцемъ, несчастные и улыбкою устъ отвътъте на милость Неба. И идите отсюда въ городъ, какъ въстники счастья, обойдите его улицы и площади и всюду громко кричите: Давидъ Лейзеръ, старый еврей, который скоро долженъ умереть, получилъ наслъдство и раздаетъ его бълнымъ. И если увидите человъка, который плачетъ, и ребенка, лицо котораго безкровно и мутны глаза, и женщину, у которой отвисли тощія груди, какъ у старой козы — и тъмъ вы скажите: идите, васъ зоветъ Давидъ. Такъ ли я говорю ,Нуллюсъ?

Анатэма.

Такъ, такъ. Но всъхъ ли ты позвалъ?

Давидъ.

И если увидите пьянаго человѣка, заснувшаго на блевотѣ своей, разбудите его и скажите: иди, тебя зоветъ Давидъ. И если увидите вора, котораго бъютъ на базарѣ обиженные имъ, то и его позовите словами



добрыми и имфонцими силу приказа: или, тебя зоветь Давидь. И если увидите людей, отъ пужды внавшихъ въ раздражение и злобу и побивающихъ другъ друга палками и обломками кирпича, то и имъ возвъстите миръ словами: илите, васъ зоветъ Лавидъ! И если увидите человъка стыдливаго, который, ходя по большой улиць, опускаеть взоры передъ взорами, а въ спину смотритъ жадно, то и ему тихонько скажите, не возмущая гордости его: не Лавида ди ищень? Иди, уже давно онъ ждетъ тебя. И если въ вечерній часъ, когда съменемъ ночи засъваетъ землю Ліаволъ. вы увидите женщину, которая раскрашена страшно, подобно тому, какъ язычники раскрашиваютъ трупы умершихъ, и смотритъ смъло, ибо лишена стыда, и поднимаетъ плечи, ибо удара боится, то и ей скажите: иди, тебя зоветь Давидь! Такъ ли я говорю. Нуллюсъ?

#### Анатэма.

Такъ, Давидъ. Но всъхъ ли ты позвалъ?

### Давилъ.

И какой бы образъ, впушающій омерзъніе и страхъ ин приняла иншета; и какими красками ни расцвътилось бы горе, и какими словами ни оградилось бы страданіе, громкимъ призывомъ поднимайте уставщихъ, словами жизни возвращайте жизнь умирающимъ! И не въръте молчанию и тъмъ, когда стъною преградятъ они путь: громче кричите въ молчание и тъму, ибо тамъ почиваетъ неизреченный ужасъ.

### А натэма.

Такъ, Давидъ, такъ! Я вижу, какъ на вершину поднимается твой духъ и громко стучишь ты въ желѣзныя врата вѣчности: откройтесь. Я люблю тебя, Давидъ, я кѣхрю твою руку, Давидъ, я какъ собака готовъ ползать на брюхѣ и исполнять повелѣнія твои. Зови, Давидъ, зови. Возстань, земля! Сѣверъ и югъ,



востокъ и западъ, я приказываю вамъ, волею Давъда, господина моего, откликнитесь на зовъ зовущат
и четырьмя океанами слезъ остановитесь у ногъ его.
Зови, Давидъ, зови.

Давидъ (поднимая руки).

Съверъ и югъ...

Анатэма.

Востокъ и западъ...

Лавилъ.

Всфхъ зоветъ Лавидъ!

Апатэма.

Всѣхъ зоветъ Давидъ!

Смятеніе, слезы, смѣхъ, ибо теперь всѣ вѣрятъ. Анатэма пѣлуетъ руку Давида и мечется въ полномъ восторгъ. Тащитъ шарманщика за шиворотъ на середину.

#### Анатэма.

Смотри, Давидъ—музыкантъ! (Хохочетъ и трясетъ нарманцика). Такъ ты не хочещь старой музыки, а? Такъ тебѣ нужна новая обезьяна? А? Можетъ быть, ты и порошку попросишь отъ блохъ, проси: мы все дадимъ тебѣ!

# Давидъ.

Тише, Пуллюсъ, тише. Уже надо работать. Вы умѣете считать на счетахъ, Нуллюсъ?

## Анатэма.

Я, о равви Давидъ? Я самъ число и счетъ, я самъ--мъра и въсы!

## Давидъ.

Такъ садитесь же, пишите и считайте. Но вотъ что, мои милыя дъти: я старый еврей, умъющій го-



ловку чеснока раздѣлить на десять порцій, я знаю не только нужду человѣка, но я видѣлъ и то, какъ голодаетъ тараканъ—да—но и то я видѣлъ, какъ умираютъ отъ голода маленькія дѣти... (Опускаетъ голову и глубоко вздыхаетъ). Такъ не обманывайте же меня, и помните, что всему естъ счетъ и мѣра. И тамъ, гдѣ нужно десятъ копеекъ, не просите двалцать, и тамъ, гдѣ достаточно одной мѣры пшена, не требуйте двухъ, ибо лишнее для одного всегда необходимое для другого. Какъ братья, у которыхъ одна только матъ, съ грудями полными, но истощающимися быстро, не обижайте другъ друга и не огорчайте щедрую, но и бережливую матъ... Можно начинатъ? Нуллюсъ, у васъ все готово?

#### Анатэма.

Можно. Я жду, Давидъ.

#### Лавидъ.

Такъ станьте же въ очередь, прошу васъ. Денегъ у меня пока нътъ, онъ еще въ Америкъ, но я запишу точно, кому и сколько надо по нуждъ его.

# Сура.

Давидъ, Давидъ, что ты дѣлаешь съ нами. Взгляни на Розу, взгляни на бѣднаго Наума.

Наумъ ошеломленъ — хочетъ что-то сказать, по пе можетъ; безсильно ловитъ воздухъ растопыренными пальцами. И поодаль отъ него, одинокая въ своей молодости, силѣ и красотъ, 
среди всей этой бъдноты, изможденныхъ лицъ, 
плоскихъ, точно раздавленныхъ грудей, жалкаго 
отребъя — стоитъ Роза и вызывающе смотритъ 
на отна.

#### Роза.

Развѣ мы меньше дѣти, чѣмъ эти, собранные на



улицѣ — и развѣ мы не братъ и сестра тѣхъ, что умерли?

Давидъ.

Роза права, мать, и всякій получить то, что ему слѣдуеть.

Роза.

Да-а? А ты знаешь сколько слъдуетъ каждому, отенъ?

Горько смѣется и хочетъ уходить, презрительнымъ движеніемъ руки требуя дороги.

Давидъ (мягко и печально).

Останься, Роза!

Po3a.

Мить здъсь нечего дълать. Я слышала, ты всъхъ призвалъ... О, ты звалъ очень громко!.. Но позвалъ ли ты—красивыхъ? Мить здъсь нечего дълать.

Уходитъ.

Сура (вставая въ нерѣши-

Розочка!

Давидъ (все такъ же мягко, съ тихой улыбкой).

Останься, мать—куда теб'в идти. Ты—со мною. Наумъ д'влаетъ н'всколько шаговъ за Розой, потомъ возвращается назадъ, и вяло садится около матери.

Давидъ.

Готово, Нуллюсъ? Такъ подойдите же, почтенный человѣкъ, первый стоящій въ очереди.

Хессинъ (подходя).

Ну вотъ и я, Давидъ.



Давидъ.

Какъ васъ зовуть?

Хессинъ.

Меня вовуть Абрамъ Хессинъ... По развъты забыть мое имя? — Въдь еще дътьми мы играли съ тобою.

## Давилъ.

Тсс. Такъ нужно для порядка, Абрамъ. Четко напишите это имя. Нуллюсъ: это первый, который ждалъ меня и на которомъ проявилась воля Господа моего.

Апатома (пишеть старательно). - Нумеръ первый... Я потомъ разлиную бумагу, Давидъ! Нумеръ первый: Абрамъ Хессинъ...

Наумъ (тихо).

Мама, я больше не буду танцовать.

Запавъсъ.



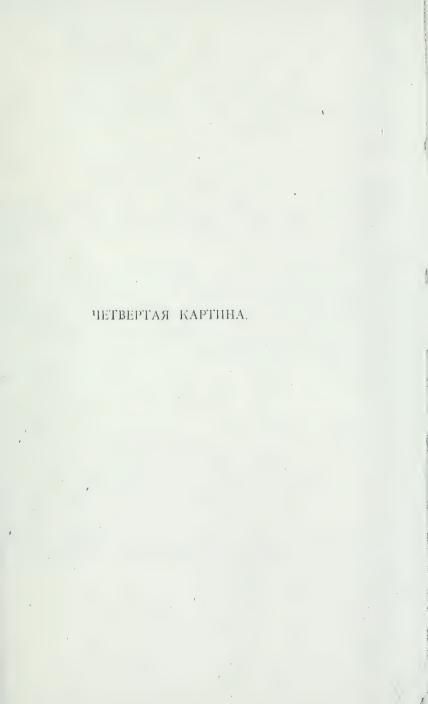



## ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА.

Та же пыльная дорога съ покосившимися столбами и старой, заброшенной караульней; тъ же лавченки. И такъ же, какъ тогда, безпощадно жжетъ солнце.

Но и на дорогъ, и возлъ лавченокъ уже не безлюдно, какъ прежде... Въ большомъ числъ собрадись бъдняки, чтобы привътствовать Давида Лейзера, раздавшаго свое имъніе нищимъ, и наполняють раскатенный воздухъ криками, движениемъ, веселой суеою. Счастливые Пурикесъ, Безкрайній и Сонка, горые обиліемъ товара въ своихъ магазинахъ, бойко оргують соловой водой и леденцами. А возлѣ свой лавченки сидить, какъ прежде, Сура Лейзеръ, дътая чисто, но бъдно: послъ того какъ сынъ Намъ скончался отъ чахотки, а красавица – Роза, завативъ значительную сумму денегь, бъжала, неизвътно куда, Сура возненавидъла богатство и охотно риулась къ прежнему занятію, какъ пожелалъ того авидъ. Уже почти всъ деньги розданы, остается его нъсколько десятковъ рублей, необходимыхъ ля того, чтобы Давидь Лейзерь и его жена могли авхать до Герусалима и въ честной бълности оконть жизнь свою въ стъпахъ святого города.

Давилу Лейзеру, ушедшему съ другомъ своимъ чатэмой на берегъ моря, готовится торжественная вгръча. Всъ лавченки и даже столбы, и даже забро-



шенная караульня украшены нестрым в разноневътнымъ тряньемъ и вътвями деревьевъ; съ правой же стороны дороги, на выгоръвней и примятой травъ готовится къ встръчъ оркестръ—пъсколько евреевъ съ разнообразными инструментами, собранными, повидимому, случайно: тутъ и хоронгая скрипка, и нимбалы, и измятая, испорченная мъдная труба, и лаже барабанъ, хотя и прорванный немного. Участники оркестра плохо сыгрались и теперь ожесточенно бранятся, порицая чужіе инструменты.

Среди собравшихся много дѣтей; есть совсѣмъ маленькіе и даже грудные младенцы, принесенные на рукахъ. Въ толить знакомыя лица Абрама Хессина и другихъ бѣдняковъ, бывнихъ въ первый день раздачи денегъ; поодаль, на бугоркѣ, держа орудіе свое на готовъ, стоитъ угрюмый шарманцикъ. Опъ уже успѣлъ пріобрѣсти въ кредитъ новую шарманку, по не можетъ найти новой обезьяны: всѣ обезьяны, къ какимъ опъ прицѣнивался, или совершенно бездарны, или же слабы здоровьемъ и на пути къ несомиѣнному вырожденію.

Молодой еврей (трубитъ въ измятую трубу).

Но почему же она можетъ только въ одну сторону? Такая хорошая труба.

Музыкантъ со скрипкой (волнуясь).

Но что вы дълаете со мною—развъ съ такою трубой можно встръчать Давида Лейзера? Вы бы еще принесли кошку и стали дергать ее за хвостъ и думали, что Давидъ назоветъ васъ своимъ сыномъ.

# Молодой еврей (упрямо).

Труба хорошая. На ней игралъ мой папаша, когда быль военнымъ музыкантомъ, и всъ благодарили его



## Музыкантъ.

Ванть папаша играль на ней, а кто же на ней сидъль? Отчего же она такая мятая? Развѣ можно съ такой помятой трубою встрѣчать Давида Лейзера?

Молодой еврей (со слезами).

Труба совсѣмъ хорошая.

Музыкантъ (почти плача, къ угрюмому, бритому старику).

Это вашъ барабанъ? Иѣтъ, скажите, вы серіозно думасте, что это барабанъ? Развѣ въ барабанѣ бываетъ такая дырка, въ которую можетъ пролѣзть собака?

#### Хессинъ.

Не нужно волноваться, Лейбке. Вы очень талантливый человъкъ, и у васъ будетъ прекрасная музыка, и Давидъ Лейзеръ будетъ очень тронутъ.

# Музыкантъ.

Но я же не могу. Вы, Абрамъ Хессинъ, почтенный человъкъ, вы очень долго жили на свътъ, но развъ вы видали когда-нибудь такую большую дыру въ барабанъ?

## Хессинъ.

НЪтъ, Лейбке, такой большой дыры я не видалъ, но это совсъмъ не важно. Давидъ Лейзеръ былъ милліардеромъ, у него было двадцать милліоновъ рублей, но онъ человъкъ не избалованный и скромный, и ему доставитъ радость ваша любовь. Развъ душъ нуженъ барабанъ, чтобы она могла выразить свою любовъ? Я вижу здъсь людей, у которыхъ нътъ ни барабана, ни трубы, и которые плачутъ отъ счастья—ихъ слезы безшумны, какъ роса, но поднимитесь выше, Лейбке, поднимитесь немного къ небу,



вы не услышите барабана, по зато услышите, какъ падають слезы.

## Старикъ.

Не нужно ссориться и омрачать дни свътлой радости: Давиду будеть непріятно.

Къ разговору прислушивается странникъ— лицо у него суровое, черное отъ загара; все же остальное, волосы, одежда съръеть отъ придорожной пыли. Остороженъ въ обдуманныхъ движеніяхъ, но смотритъ просто и прямо, и глаза у него безъ блеска—какъ раскрытыя окна въ жиломъ домъ, среди ночи.

# Странникъ.

Опъ миръ и счастье принесъ на землю, и уже вся земля знастъ о немъ. Я пришелъ издалека, гат другіе люди, непохожіе на васъ, и другіе у нихъ нравы, и только по страданіямъ и горю они ващи братья. И уже тамъ знають о Давидъ Лейзеръ, раздающемъ хлъбъ и счастье, и благословляютъ его имя.

#### Хессинъ.

Вы слышите, Сура? (Утирая глаза). Это о вашемъ мужъ говорять, о Давидъ Лейзеръ.

# Сура.

Я слышу, Абрамъ. Я все слышу. Я только не слышу голоса Наума, который умеръ, и лепета Розы не слышу я. Вотъ вы, старичекъ, много ходили по землъ и даже знаете такихъ людей, которые на насъ не похожи,—не встръчали ли вы на дорогъ красивой дъвушки, красивъйшей изъ всъхъ, какія есть на землъ?

# Безкрайній.

У нея была дочь Роза, красивая дъвушка, и убъжала она изъ дому, не желая уступать бъднымъ своей доли. Много денегъ она захватила, Сура?



## Сура.

Разв'є для Розы можеть быть много денегь? Тогда вы скажете, что въ корон'є царя есть лишніе брилліанты и у солица лишніе лучи.

## Странникъ.

Ивть, я не виділь вашей дочери: по большимъ дорогамъ иду я, и тамъ нівть ни богатыхъ, ни красивыхъ.

# Сура.

Но быть можеть вы видали людей, которые, собравшись, говорять горячо о какой-то красавицѣ? Это моя дочь, старикъ.

# Страпникъ.

Нѣтъ, я не видѣлъ такихъ людей. Но я видѣлъ другихъ людей, которые, собравшись, говорили о Давидъ Лейзеръ, раздающемъ хлѣбъ и счастье. Правдали, что вашъ Давидъ исцѣлилъ женщину, у которой была неизлѣчимая болѣзнь, и она уже умирала?

## Хессинъ (улыбаясь).

Нътъ, это неправда.

## Странникъ.

Правда ли, что Давидъ возвратилъ зрѣніе человѣку, который былъ слѣпъ отъ рожденія?

## Хессинъ (качая головой).

Это неправда. Кто-то обманулъ людей, которые не похожи на насъ. Только Богъ можетъ творить чудеса.—Давидъ же Лейзеръ лишь добрый и достойный человѣкъ, какимъ долженъ быть всякій, еще не забывшій Бога.

## Пурикесъ.

Нѣтъ, это не вѣрно, Абрамъ Хессинъ. Давидъ не простой человѣкъ, и не человѣческая сила въ немъ-Я знаю это.



Пародь, окружившій ихъ, жадпо слушаеть слова Пурикеса.

# Пурикесъ.

Я видълъ своими глазами, какъ по безлюдной, опаленной солицемъ дорогъ пришелъ тотъ, кого я принялъ за покупателя—по это не былъ покупатель. Я видълъ своими глазами, какъ опъ коснулся рукою Давида, и Давидъ заговорилъ такъ страшно, что я не могъ его слушать. Вы помните, Иванъ?

# Безкрайній.

Это правда. Давидъ-не простой человѣкъ.

#### Сонка.

Развѣ простой человѣкъ бросастъ въ людей деньгами, какъ камиями въ собаку? Развѣ простой человѣкъ ходитъ плакать на могилу чужого ребенка, котораго не опъ родилъ, не опъ лелѣялъ и не опъ схоропилъ, когда прицпа смерть?

Женщина съ ребенкомъ на рукахъ.

Давидъ не простой человъкъ. Кто видалъ простого человъка, который больше ребенку мать, чѣмъ его родная мать? Который стоитъ за пологомъ и смотритъ, какъ кушаютъ чужія дѣти, и плачетъ отъ радости? Котораго не боятся дѣти, даже самыя маленькія, и играютъ съ почтенной бородою его, какъ съ бородою дѣда? Не цѣлый ли клокъ сѣдыхъ волосъ вырвалъ маленькій, глупенькій Рувимъ изъ почтенной бороды Давида Лейзера?—Разсердился ли Давидъ? Закричалъ ли отъ боли, затопалъ ли ногами? Нѣтъ, онъ засмѣялся какъ бы отъ счастья и какъ бы отъ радости за́плакалъ онъ.

## Пьяный.

Давидъ не простой человъкъ. Онъ чудакъ. Я ему сказалъ: зачъмъ вы даете мнъ деньги? Правда, я босъ и грязенъ, но не думайте, что на ваши деньги я куплю мыло и сапоги. Я пропью ихъ въ ближайшемъ кабакъ.



Гакъ я долженъ былъ сказать ему, потому что я хоть пьянина, но честный человъкъ. И чудакъ Давилъ твътилъ миъ смъшно, какъ хорошій сумасшедшій: сли вамъ пріятно пить, Семенъ, то и пейте пожалуйта—пе учить людей, а радовать ихъ я пришелъ.

# Старый еврей.

Учителей много, а радующихъ—ивтъ. Да благослозитъ Богъ Давида, радующаго людей.

Безкрайній (пьяному).

Такъ таки сапогъ и не купилъ?

Пьяный.

Нътъ. Я честный человъкъ.

Музыкантъ (въ отчаяніи).

Ну скажите вы всв, у кого есть совъсть: развътакая музыка пужна Давиду, радующему людей? Мнъстыдно, что я собралъ такой плохой оркестръ, и лучше бы мнъ умереть, чъмъ осрамиться передъ Давидомъ.

Сура (къ шарманщику).

А вы будете играть, музыканть? У васъ теперь такая красивая машина, что подъ нее могуть танцовать ангелы.

Шарманщикъ.

Буду.

Cypa.

Но почему же у васъ пътъ обсзьяны?

## Шарманщикъ.

Я не могъ найти хорошей обезьяны. Вст обезьяны, какихъ я видълъ, либо стары, либо злы, либо совстыть бездарны, и даже не умтють ловить блохъ. У меня уже затъли блохи одну обезьяну, и я не хочу, чтобы погибла и другая. Обезьянъ нуженъ талантъ, какъ и



челов ку-одного хвоста мало, даже для того, чтобы быть обезьяной.

Странникъ тихо допытывается у Абрама Хессина.

## Странникъ (тихо).

Скажи миѣ правду, еврей: я прислаиъ сюда людьми и много верстъ подъ солицемъ, не знающимъ жалости, прошелъ я монми старыми ногами, чтобы узнать правду. Кто этотъ Давидъ, радующій людей? Пусть онъ не исцѣляетъ больныхъ...

## Хессинъ.

Это грѣхъ и обида Богу—думать, что человѣкъ можетъ исцѣлять.

## Странникъ,

Пусть такъ. Но не правда ли, что Давидъ Лейзеръ хочетъ построить огромный дворецъ изъ бѣлаго камня и голубого стекла и собрать туда всѣхъ бѣдныхъ земли?

## Хессинъ (въ смущеніи).

Не знаю. Разв'в можно построить такой большой дворецъ?

# Странникъ (убъжденно).

Можно. И правда ли, что онъ хочетъ отнять силу у богатыхъ и одълить ею бъдныхъ? (Шопотомъ). И взять власть у властвующихъ, могущество у повелъвающихъ и одълить ими людей, всъхъ поровну, сколько ихъ ни на есть на землъ?

## Хессинъ.

Не знаю. (Робко). Ты пугаешь меня, старикъ.

Странпикъ (осторожно озираясь).

И правда ли, что онъ уже послалъ въстниковъ въ



жень об терным в подямы, чтобы они готовились в пріятію новаго царства, потому что и черных в люцей онъ хочеть од влить наравив съ бълыми, вс вмъ коровну, каждому столько, сколько онъ пожелаеть, гаинственным в шопотомъ, угрожающе) по справед-

На дорогѣ, изъ-за поворота показывается Давидъ Лейзеръ, идущій медленно; въ правой рукѣ у него посохъ, подъ лѣвую же руку его почтительно поддерживаетъ Анатэма. Среди ожидающихъ волненіе и тревога; музыканты бросаются къ своимъ инструментамъ, женщины торопливо собираютъ играющихъ дѣтей. Крики: идетъ, идетъ; зовы: Мойше, Петя, Сарра.

Старикъ.

И правда ли...

Хессинъ.

Спроси его. Воть онъ идеть самъ.

Увидъвъ толпу, Анатэма останавливаетъ задумавшагося Давида и широкимъ, торжествующимъ жестомъ указываетъ на ожидающихъ. Такъ нъкоторое время стоять они: Давидъ съ закинутою назадъ съдою головой и прижавшійся къ нему Анатэма; приблизивъ лицо свое къ лицу Давида, Анатэма что-то горячо шепчетъ ему и продолжаеть указывать лівою рукою. Отчаянно метавшійся Лейбке собраль, наконець, свой оркестръ, и тотъ разражается дикимъ разноголосымъ тушемъ, пестрымъ и веселымъ, какъ развъвающіеся цвътные лоскутья. Веселые крики, смъхъ, дъти лъзутъ впередъ, кто-то плачетъ, многіе молитвенно протягивають руки Давиду. И среди хаоса веселыхъ звуковъ медленно движется Давидъ. Толпа разступается на пути его многіе бросають вѣтви и постилають свои одежды, женшины срываютъ повязки съ головъ



и бросають къ его погамь на пыльную дорогу. Такъ онъ доходить до Суры, которая, вставъ, привътствуеть его съ другими женщинами. Музыка смолкаеть. Но Давидъ молчитъ. Смущеніе.

#### Хессинъ.

Что же ты молчинь, Давидъ? Вотъ люди, которыхъ ты сдълалъ счастливыми, привътствуютъ тебя и постилають одежды на твоемъ пути, ибо велика ихъ любовь и не вмъщается въ груди радость. Скажи слово—они ждутъ.

Давидъ стоитъ, опустивъ глаза и обѣими руками опершись на посохъ; лицо его строго и важно. И съ тревогою, черезъ плечо смотритъ на него Анатэма.

#### Анатэма.

Тебя ждутъ, Давидъ. Скажи имъ слово радости и успокой ихъ любовь.

Давидъ молчитъ.

## Женщина.

Что же ты молчинь, Давилъ? Ты пугаень насъ. Развъ ты не Давидъ, радующій людей?

## Анатэма (нетерпѣливо).

Говори же, Давидъ. Слова радости ждетъ ихъ взволнованный слухъ, и молчаніемъ, подобнымъ шъмоть камня, ты къ земль пригнетаень ихъ душу. Говори.

Давидъ (поднимая глаза и строго ими обводя толпу).

Зачъмъ эти почести и шумъ голосовъ, и музыка, которая играетъ такъ громко?—Кому воздаете почести, которыхъ достоинъ только князь или совершившій



великое? Мив ли, старому, бъдному человъку, который скоро долженъ умереть, постилаете одежды на пути? Что я сдълалъ такое, чтобы заслужить восторгъ и ликованіе и слезы безумной радости исторгнуть изъглазъ. Я далъ вамъ деньги и хлъбъ—по это деньги Всевышняго, отъ Него пришедшия и къ Нему черезъвасъ вернувшіяся. Только то я сдълалъ, что не утаилъ денегъ, какъ воръ, и грабителемъ не сталъ, какъ забывающіе Бога. Такъ ли я говорю, Нудлюсъ?

#### Анатэма.

Нътъ, Давидъ, не такъ. Не достойна твоя ръчь мудраго, и не изъ устъ смиреннаго исходитъ она.

# Старикъ.

Хльбъ безъ любви, какъ трава безъ соли: желудокъ насыщается, во рту же томленіе и горькая память.

## Давидъ.

Развъ я забылъ что-нибудь, Нуллюсъ? Тогда напомни миъ, другъ: я уже старъ и плохо видятъ мои глаза, но не музыкантовъ ли я вижу, скажи, Нуллюсъ. Не флаги ли, пестрые, какъ языкъсороки, надъ головой моей? Скажи, Нуллюсъ.

## Анатэма.

Ты людей забылъ, Давидъ. Ты дътей не видишь Давидъ Лейзеръ.

## Давидъ.

Дѣтей?

Женщины съ плачемъ протягиваютъ Давиду своихъ дътей.

## Голоса.

Благослови моего сына, Давидъ.—Коснись моей двочки, Давидъ.—Благослови!—Коснись!—Коснись!



# Давидъ (поднимая руки къ небу).

O Ханна и Веніаминъ, о Рафаилъ и мой маленькій Мойше...

Смотрить внизъ и протягиваеть руки къ лътямъ.

#### Давидъ.

О мон маленькія птички, умершія на голыхъ вътвяхъ зимы... О дѣти, дѣточки, дѣточки, маленькія дѣточки... Ну и что же, Пуллюсъ, развѣ я не плачу? Развѣ я не плачу. Пуллюсъ? Ну, — и пусть плачутъ всѣ. Ну—и пусть играютъ музыкапты, Нуллюсъ — я же попялъ теперь! О, дѣточки, маленькія дѣточки, я же свое вамъ далъ, я вамъ далъ мое старое сердце, я вамъ далъ печалъ и радость мою — не всю ли имъ лушу я отдалъ, Нуллюсъ?

Плачь и сміхъ, похожій на слезы.

#### Давидъ.

Вновь вырваль ты мою душу изъ пасти грѣха, Нуллюсъ. Въ день радости я мрачнымъ сталъ передъ народомъ, въ день ликованія его не къ Небу, а къ землѣ опустилъ я взоры, старый, плохой челодъкъ. Кого я обмануть хотѣлъ монмъ притворствомъ? Развѣ дни и ночи не живу я въ восторгѣ, и полными пригоришями не чернаю тюбви и счастья? Зачѣмъ же притворился я печальнымъ?... Я не знаю твоего имени, женщина, дай миѣ твоего ребенка, вотъ этого, который смѣется, когда всѣ плачутъ, потому что онъ одинъ умный. (Улыбаясь сквозъ слезы). Или ты боишься, что я, какъ цыганъ, украду его?

Женщина становится на колъни и протягиваетъ Давиду ребенка.

# Женщина.

Берите, Давидъ. Все принадлежитъ вамъ, и мы, и дъти наши.



Вторая женщина.

II мосго возьмите, Давидъ!

Третья.

Moero, moero!

Давидъ (береть ребенка и прижимаетъ къгруди, окутывая съдою бородою).

Тс... борода! Ай, какая страшная борода! Но ничего, мой маленькій, прижмись крѣпче и смѣйся—ты самый умный. Сура, жена, подойди сюда.

Сура (плача).

Я здъсь.

#### Давидъ.

Отойдемъ съ тобою немного. Я отдамъ вамъ, женщина, ребенка, я только немного подержу его. Отойдемъ же, Сура. Передъ тобой миъ не стыдно плакать ни слезами горя, ни слезами радости.

Отходять къстороп в и оба тихонько плачуть. Видны только ихъ старыя согнутыя спины и красный платокъ Давида, которымъ онъ вытираетъ глаза, и мокрое отъ слезъ лицо ребенка.

## Голоса.

Типе. Типе. Они плачутъ. Не мъщайте имъ плакать. Тише. Тише.

Анатэма на цыпочкахъ, шепча: тише, тише подходитъ къ музыкантамъ и о чемъ-то толкуетъ съ ними, дирижируя рукою. Понемногу шумъ растетъ. Уже давно, съ полными стаканами въ рукахъ, ждутъ Безкрайній, Пурикесъ и Сонка.

Давидъ (возвращается, вытираеть глаза платкомъ).

Нате вамъ вашего ребенка, женщина. Онъ намъ совсъмъ не понравился, не правда ли, Сура?



### Сура (плача).

У насъ уже не будеть больше дътей, Давидъ.

## Давидъ (улыбаясь).

По, по, Сура. Развъ всъ дъти, какія есть въ мірѣ, не наши? У того пътъ дътей, у кого ихъ трое, шестеро и даже двънадцать, по не у того, кто не знаетъ имъ счета.

#### Сонка.

Выкушайте стаканъ содовой воды, почтенный Давидъ Лейзеръ—это ваша вода.

## Пурнкесъ.

Выкушайте, Давидъ, стаканъ, это принесетъ миѣ покупателя.

### Безкрайній.

Вынейте стаканъ боярскаго квасу, Давидъ. Теперь это настоящій боярскій квасъ. Я могу сказать это смъло: съ вашими деньгами все становится настоящимъ.

Сура (сквозь слезы улыбаясь).

Ну, я всегда же вамъ говорила, Иванъ, что у васъ плохой квасъ. А теперь, когда настоящій — вы мижне предлагаете?

## Безкрайній.

Ахъ, Сура...

### Давидъ.

Она шутитъ, Иванъ. Благодарю васъ, но я не могу выпить столько и попробую у каждаго. Очень, очень хорошая вода, Сонка! Вы открыли секретъ и скоро разбогатъете.

### Сонка.

Я кладу немножко больше соды, Давидъ.



### Странникъ (Анатэмѣ тихо).

Правда ли, вы-близкій другъ Давида Лейзера и скажете миъ это? Правда ли — что опъ хочетъ построить...

#### Анатэма.

Зачемъ такъ громко! Отойдемъ немного къ сторонъ.

Шепчутся. Анатэма отрицательно киваетъ головой—онъ правдивъ—но улыбается и гладитъ старика по спинъ. И видно, что старикъ не въритъ ему. Въ теченіе дальнъйшаго Анатэма понемногу уводитъ музыкантовъ, шарманщика и народъ за столбы, гдъ ихъ не видно—но слыпенъ шумъ, восклицанія, смъхъ, короткіе звуки какъ бы настраиваемыхъ инструментовъ. Немногіе оставшіеся почтительно бесъдуютъ съ Давидомъ.

## Хессинъ.

Правда ли, Давидъ, что вы съ Сурою уважаете въ Іерусалимъ, святой городъ, о которомъ мы можемъ только мечтать?

### Павилъ.

Да, это правда, Абрамъ. Хотя я сталъ здоровъе и уже совсъмъ не болить у меня грудь...

### Хессинъ.

Но это же чудо, Давидъ?

### - Давидъ.

Радость даетъ здоровье, Абрамъ, а служение Богу укрѣпляетъ его. Но все же намъ съ Сурою не долго жить, и хотѣлось бы отдохнуть взорами на невиданной красотъ Божіей земли. Но зачѣмъ, старый другъ, ты снова говоришь мнѣ вы, неужели ты еще не простилъ меня?



### Хессинъ (испуганно).

Ой, не говорите, Давидъ. Если вы потребуете: скажи миз ты или убей себя, то я дучне себя убью, а ты не скажу. Вы—не простой человъкъ, Давидъ.

### Давидъ.

Да. Я не простой человѣкъ. Я— счастливый четовѣкъ. По гдѣ же веселый человѣкъ, Пуллюсъ, я что-то не вижу его. Ну, конечно, онъ готовитъ какую нибудь шутку—я знаю его. Вотъ кто не омрачаетъ лица земли уныніемч. Абрамъ, и не противится смѣху, который на жизни, какъ роса на травѣ, и въ лучахъ солнца сверкаетъ многоцвѣтно. Ну, конечно, онъ шутитъ--вы послушайте.

За столбами играетъ музыка: оркестръ и шарманка съ великимъ азартомъ исполняютъ ту музыкальную вещь, которую раньше играла одна только шарманка. Звуки разорваны, немного дики, немного нелъпы, но странно веселы. Безтолково свистить флейта, напоминая свисть старой шарманки, что-то хрипитъ и криво, забираясь куда-то въ сторону, ухаетъ труба. Одновременно съ музыкою показывается и народъ, идущій сюда-это цілое торжественное шествіе. Во главъ его, рядомъ съ угрюмо шагающимъ парманщикомъ, идетъ тапцующимъ шагомъ Анатэма: черезъ плечо, на ремиъ-шарманка, рукоятку которой онъ вертитъ съ величайшимъ усердіемъ, произительно подсвистывая, дирижируя свободной рукою и бросая по сторонамъ и къ небу пріятные взгляды. За нимъ быстро такимъ же танцующимъ шагомъ идутъ музыканты и развеселивниеся бъдняки. Проходя мимо Давида, Анатэма изгибаетъ голову въ его сторону и какъ бы къ нему обращаетъ весь свистъ свой, музыку и веселье И такъ же изогнувъ шеи по направленію къ Давиду, проходять музыканты и народъ. И съ шутливой укоризною, улыбаясь,



Давидъ покачиваеть головою и расправляеть свою съдую, огромную бороду. Процессія скрывается.

### Сура (растроганная).

Какая красивая музыка. Какъ хорошо! Какъ торжественно! Давидъ, Давидъ, пеужели все это — для тебя?

#### Давидъ.

Для насъ, Сура.

### Cypa.

Ну, что я! Я только умѣю любить своихъ дѣтей. А ты, а ты... (Съ нѣкоторымъ страхомъ). Вы—не простой человѣкъ, Давидъ!

## Давидъ (улыбаясь).

Такъ, такъ. Ну кто же я, губернаторъ, или даже генералъ.

# Сура.

Не шутите, Давидъ. Вы-не простой человъкъ!

Странникъ, который все время оставался здъсь и видълъ торжественную процессію, теперь прислушивается къ словамъ Суры и утвердительно киваетъ головою. Появляется веселый, нъсколько запыхавшійся Анатэма.

### Анатэма.

Пу какъ, Давидъ? По моему очень недурно. Проили очень хорошо—я даже не ожидалъ! Только эта дурацкая труба!..

Танцующимъ шагомъ, насвистывая, снова проходитъ передъ Давидомъ, какъ бы возстановляя въ его памяти происшедшее. Хохочетъ.

### Лавидъ (благосклонно).

Да, Нуллюсъ. Музыка была очень хорошая. Я еще никогда не слыхалъ такой. Благодарю тебя, Нул-



люсъ—своею шуткою ты доставилъ большое удовольствіе народу.

Анатэма (къ страннику).

Л тебѣ поправилось, старикъ?

## Странникъ,

Понравилось. Ничего себѣ. Но то ли еще будетъ, когда всѣ пароды земли склонятся у ногъ Давида Лейзера.

Давидъ (изумленно).

Что онъ говорить, Пуллюсь?

#### Анатэма.

Ахъ, Давидъ. Это даже трогательно: люди влюблены въ васъ, какъ невъста въ жениха. Этотъ удивительный человъкъ, пришедшій за тысячу верстъ...

## Странникъ.

Больше.

#### Апатэма.

Спрашивалъ меня: не творитъ ли Давидъ Лейзеръ чудесъ? Ну, — а я засмъялся, я засмъялся.

## Хессинъ.

И меня онъ спрашиваль о томъ же, но мит небыло смъшно: длинно ухо ожидающаго—ему поютъ и камни.

### Странникъ.

Только шагъ коротокъ у слъпого, а мысли у него долги.

Отходить и въ дальнѣйшемъ, какъ тѣнь, слѣдить за Давидомъ. Уже близко къ закату солнце и обнимаетъ землю тѣнями. Великой тишиной прощанія исполненъ воздухъ, и сонно ложится пыль, —розовая, теплая, познавшая солнце. Завтра, сѣрую, поднимутъ ее тяжелыя колеса, иѣмые таинственные шаги шествующихъ призрачно



явятся и исчезнуть, и развѣеть ее вѣтеръ и упесеть вода — сегодня она лучится, расцвѣтаетъ пышно, покочтся въ миръ и красотъ, розовая, теплая, познавшая солице.

Абрамъ Хессинъ прощается съ Давидомъ и уходитъ. Торговцы собираютъ товаръ, готовятся закрывать лавки. Тишина и покой.

### Анатэма (отдуваясь).

Фу, наконецъ то. Ну и поработали мы съ вами, Давидъ—одна эта труба (закрываетъ уши) чего стоитъ. (Откровенно). Мое несчастье, Давидъ — это ужасно тонкій, невыносимо тонкій слухъ, почти, да, почти какъ у собаки. Стоитъ мнѣ услышать...

#### Давидъ.

Я очень усталъ, Нуллюсъ, и хочу отдохнуть. И мит бы не хотълось сегодня видъть людей, и вы не обидитесь, мой старый другъ...

#### Анатэма.

Я понимаю. Я только провожу васъ.

#### Давидь.

Идемъ же, Сура—вдвоемъ съ тобою въ покот и радости хочу я провести остатокъ этого великаго дня.

### Сура.

Вы не простой человъкъ, Давидъ. Какъ вы догадались о томъ, чего я хочу?

Уходять по направленію къ столбамъ. Давидь останавливается, смотрить назадъ и говорить, опираясь рукою на плечо Суры.

### Давидъ.

Взгляни, Сура: вотъ мѣсто, гдѣ прошла наша жизнь—какъ оно печально и бѣдно, Сура, безпріют-



постью пустыни дышить опо. Но не здъсь ли. Сура, узналъ я великую правду о судьбъ человъка? Ябылъ ницъ, одинокъ и близокъ къ смерти, глупый, старый человъкъ, у морскихъ волнъ некавний отвъта. Но вотъ пришли люди — и развъ я одинокъ? Развъ я ницъ и близокъ къ смерти? Послупайте меня, Пуллюсъ: смерти пътъ для человъка. Какая смерть? Что такое смертъ? Кто, печальный, выдумалъ это печальное слово—смертъ? Можетъ быть она и есть, я не знаю—но я, Пуллюсъ... я безсмертенъ.

Какъ бы пораженный свЪтлымъ ударомъ, сгибается, но руки поднимаетъ вверхъ.

— Ой, какъ стращно: я безсмертенъ. Гдѣ конецъ небу—я потерялъ его. Гдѣ конецъ человѣку—я потерялъ его. Я—безсмертенъ. Охъ, больно груди человѣка отъ безсмертія и жжетъ его радость, какъ огонь. Гдѣ конецъ человѣку—я безсмертенъ! Адэной! Адэной! Да славится во вѣки вѣковъ таинственное имя Того, Кто даетъ безсмертіе человѣку.

## Анатэма (торопливо).

Имя! Имя! Ты знаешь его имя? Ты обманулъменя.

## Давидъ (не слыша).

Безграничной дали временъ отдаю я духъ человѣка: да живетъ опъ безсмертно въ безсмертіи огия, да живетъ опъ безсмертно въ безсмертіи свѣта, который есть жизнь. И да остановится мракъ перелъ жилищемъ безсмертнаго свѣта. Я счастливъ, я безсмертенъ—о Боже!

### Анатэма (въ изступленіи).

Это ложь! О, докуда же я буду слушать этого глупца. Съверъ и югъ, востокъ и западъ, я зову васъ! Скоръе, сюда, на помощь къ Діаволу! Четырьмя океанами слезъ хлыньте сюда и въ пучинъ своей схороните человъка! Сюда! Сюда!



Никто не слынить воилей Анатэмы: ни Давидъ, весь озаренный восторгомъ беземертія, ин Сура, ни другіе люди, приковавшіе своє винманіе къ его торжественно-свѣтлому лицу и воздѣтымъ къ небу рукамъ. Одиноко мечется Анатэма, заклиная. Слынится крикъ,—и на дорогу, со стороны города выбѣгаетъ женщина, раскрашенная страшно, подобно тому какъ язычники раскращиваютъ трупы умершихъ. Чьей-то злой рукой истерзаны ея одежды, ужасныя въ дешевой нарядности своей, и обезображено красивое лицо. Она кричитъ и плачетъ и зоветъ дико.

#### Женщина.

(), Боже! Да глѣ же Давидъ, раздающій богатство? Два дия и двѣ ночи два дия и двѣ ночи по всему городу я ищу его, и молчатъ дома, и люди смѣются. О, скажите миѣ, добрые,—не видали ль Давида, не видали ль Давида, радующаго людей? О, но не смотрите же на мою открытую грудь — это злой человѣкъ разорвалъ миѣ олежды и окровянилъ мое лицо. О, да не смотрите же на мою открытую грудь: она не знала счастья питать невинныя уста.

### Странникъ.

Давидъ здѣсь.

### Женщина (падая на колѣни).

Давидъ здѣсь? О сжальтесь надо мною, люли, и не обманывайте меня: я ослѣпла отъ обмана, и отъ лжи оглохла я. Такъ ли я слышу. —Давидъ здѣсь?

## Безкрайній.

Да, вонъ онъ стоить. Но ты опоздала, онъ уже роздалъ богатство.

Пурикесъ. .

Онъ уже роздалъ богатство.



#### Женшина.

Что же вы дълаете со мной, люди! Два дня и двъ ночи искала я его и меня обманывали, и вотъ я пришла поздно. Тогда я умру на дорогъ — мнъ нежуда больше идти.

Бьется въ слезахъ на ныльной дорогъ.

Анатэма.

Кажется къ тебъ пришли, Давидъ.

Давидъ (подходя).

Что надо этой женшинъ?

Женщина (не поднимая головы). Это ты, Давидъ, радующій людей?

Странникъ.

Да, это онъ.

Давидъ.

Да, это я.

Женщина (не поднимая головы).

Я не смѣю взглянуть на тебя. Ты долженъ быть макъ солнце. (Нѣжно и довѣрчиво). О, Давидъ, какъ я долго искала тебя... Меня все обманывали люди. Говорили, что ты уѣхалъ, что тебя иѣтъ совсѣмъ и не было никогда. Одинъ мужчина сказалъ мнѣ, что онъ Давидъ, и онъ показался мнѣ добрымъ, и онъ поступилъ со мною какъ грабитель.

Давидъ.

Встань.

### Женщина.

О, дай мив отдохнуть у твоихъ ногъ. Какъ птица, перелетвиная море—я избита дождемъ, я измучена бурями, я устала смертельно. (Плачетъ; довърчиво). Теперь я спокойна, теперь я счастлива: я у ногъ Давида, радующаго людей.



### Давидъ (перъщительно).

Но ты опоздала, женщина. Я уже роздаль все, что имълъ, и у меня пътъ пичего.

### Апатэма (развязно).

Да! Всъ деньги розданы нами. Иди себъ домой, ученщина,—у насъ нътъ пичего. Намъ жаль тебя—но ты опоздала. Понимаешь—опоздала! Только сегодня утромъ мы отдали послъднюю копейку.

Давидъ.

Не такъ жестоко, Нуллюсъ.

Анатэма.

Но въдь это правда, Давидъ.

Женщина (недовърчиво).

Этого не можетъ быть. (Поднимая глаза). Это ты, Давидъ? Какой ты добрый. Это ты сказалъ, что я опоздала? Нътъ, это онъ—у него злое лицо. Давидъ, дай миѣ, пожалуйста, немного денегъ и спаси меня. Я устала смертельно. А васъ зовутъ Сура? Вы жена его?—о васъ я также слыхала.

Подползаеть къ ней и цълуеть ей платье.

Женшина.

Заступитесь за меня, Сура.

Сура (плача).

Дай ей денегь, Давидъ. Встань, милая, тутъ очень пыльно, а у тебя такіе красивые черные волосы. Посиди туть, отдохни. Давидъ сейчасъ дастъ тебъ денегъ.

Поднимаетъ женщину и сажаетъ подлѣ себя на камень и прижимаетъ къ своей груди ея голову; ласкаетъ.

Давидъ.

Но что же мн флать? (Растерянно, вытирая крас-



нымъ платкомъ лицо). По что же мић дблать, Пуллюсъ? Ты такой умный человъкъ, помоги мић.

Анатома (разводя руками).

Ей Богу, не знаю. Вотъ запись—у насъ изтъ ни копейки, и я честный адвокать, а не фальнивый монетчикъ, чтобы ежедневно доставлять вамъ наслъдства изъ Америки. (Насвистываетъ). Миъ нечего дъзать, и я гуляю по міру.

Давидъ (возмущенно).

Это жестоко, Нуллюсъ. Я не ожидалъ этого отъ васъ. Но что же дѣлать, что же дѣлать?

Анатэма пожимаеть плечами.

Сура.

Посиди здѣсь, милая, я сейчасъ. Давидъ, отойдите со мною въ сторону—мпѣ нужно сказать вамъ.

Отходять и шепчутся.

Анатэма.

Васъ сильно били, женщина? Повидимому, это былъ не очень ловкій челов'якъ, который васъ билъ— онъ таки не выбилъ глаза, какъ хот'ялъ.

Женщина (закрываясь волосами).

Не смотрите на меня, люди.

Cypa.

Нуллюсъ, подите ка сюда.

Анатэма (подходя).

Здѣсь, госпожа Лейзеръ.

Давидъ (тихо).

Сколько у насъ денегъ, Нуллюсъ, чтобы доъхать до Іерусалима?

Анатэма.

Триста рублей.



#### Давидъ.

Отдайте ихъ женщинъ (Улыбаясь и плача). Сура не хочетъ убзжать въ Герусалимъ. Она хочетъ торговать здъсь до самой смерти. Какая глупая женщина, не правда ли, Пуллюсъ.

## Сдержанно плачетъ.

### Cypa.

Тебф очень больно, Давидь? Ты такъ хотъль пофхать.

#### Давидъ.

Какая глупая женщина, Нуллюсъ. Она не понимаетъ, что я тоже хочу торговать. (Плачетъ).

### Анатэма (растроганно).

Вы-не простой человъкъ, Давидъ!!

#### Лавилъ.

Это была моя мечта, Пуллюсь, умереть въ святомъ городъ и пріобщить свой прахъ къ праху праведниковъ, тамъ погребенныхъ. Но (улыбается) развѣ не вездѣ добра земля къ мертвенамъ своимъ? Отдайте деньги бѣдной женщинъ. Миѣ стало весело. Ну такъ какъ же, Сура? Пужно открывать лавочку и поучиться у Сонки, какъ дѣлать хорошую содовую воду.

## Анатэма (торжественно).

Женщина, Давидъ, радующій людей, даетъ тебѣ деньги и счастье.

### Безкрайній (Сопкъ).

Я же говорилъ тебѣ, что еще не всѣ деньги розданы. У него милліоны.

### Странникъ (прислушиваясь).

Такъ, такъ. Развѣ можетъ Давидъ отдать все? Онъ только началъ отдавать.



Женщина благодарить Давила и Суру; видно, какъ растроганный Давидъ кладетъ руки на голову колънопреклоненной женщины, какъ бы благословия ее. За спиною его, со стороны поля, показывается на дорогъ что-то сърое, запыленное, медленно и тяжело ползущее. Въ молчани подвигается оно и трудно повърить, что это люди—такъ сравняла ихъ сърая придорожная пыль, такъ побратала ихъ нужда и страданіе. Что-то тревожное есть въ ихъ глухомъ, непреклонномъ движеніи—и безпокойно приглядываются къ нимъ люди съ этой стороны.

Безкрайній.

Кто это идетъ по дорогь?

#### Сонка.

Что-то сърое ползетъ по дорогъ! Если это люди, то они не похожи на людей!

### Пурикесъ.

Ой, миъ странию за Давида! Онъ стоитъ къ нимъ спиною и не видитъ. А они идутъ, какъ слъпые.

### Сонка.

Опи сейчасъ сомнутъ его. Давидъ, Давидъ, оглянитесь.

### Анатэма.

Поздно, Сонка! Давидъ васъ не услышитъ.

### Пурикесъ.

Но кто это? Я боюсь ихъ.

### Странникъ.

· Это—наши! Это слъпые съ нашей стороны пришли за эръніемъ къ Давиду! (Громко). Стойте, стойте, вы пришли! Давидъ среди васъ!



Слъпые, уже почти смявшіе испутаннаго Давида, который тщетно нытается противустоять наплывающей воли — останавливаются и ищуть безглазно. Безсильно тянутся сфрыми руками, нащунывая мертвое пространство; и которые уже отыскали Давида и быстро объгають его чуткими пальцами—и голосами, подобными стопу листвы подъ осеннимъ вътромъ, еле колеблють застывшій возлухъ. Быстро наступившія сумерки скрадывають очертанія предметовъ и събдаютъ краски; и видно что-то безлицее, шевелящееся смутно, тоскующее тихо.

#### Слъпые.

Гдѣ Давилъ?—Помогите найти Давила.—Гдѣ Давидъ, радующій людей?—Онъ здѣсь.—Я уже чув-ствую его пальцами монми.—Это ты, Давидъ?—Гдѣ Давидъ?—Гдѣ Давидъ?—Это ты, Давидъ?

Испуганные голоса изъ тьмы.

Давилъ.

Это я, Давидъ Лейзеръ. Что вамъ надо отъ меня?

Сура (плача).

Давидъ, Давидъ, гдъ ты? Я не вижу тебя.

Слѣпые (смыкаясь).

Воть Давидъ.—Это ты, Давидъ?—Давидъ.—Лавидъ.

Занавъсъ.



ПЯТАЯ КАРТИНА.



### ПЯТАЯ КАРТИНА.

Высокая, строгая, и всколько мрачная комнатакабинеть Давида Лейзера въ богатой вилль, гль онъ доживаетъ послъдніе дин. Въ комнатъ два большихъ окна: одно напротивъ, выходить на дорогу къ городу; другое въ лівой стінь, выходить въ садь. У этого окна большой рабочій столъ Лавида, въ безпорядкъ заваленный бумагами:--туть и маленькіе листки съ прошеніями отъ бѣдныхъ, записочки, наскоро сшитыя длинныя тетради; туть и большія толстыя книги. похожія на бухгалтерскія. Подъ столомъ и возлів него клочки разорванныхъ бумагъ; распластавнинсь и подвернувъ подъ себя листы, похожая на крышу дома, который разваливается, валяется корешкомъ вверхъ огромная библія, въ старинномъ, кожаномъ переплеть. Несмотря на жару, въ каминъ горятъ дрова-у Давида Лейзера лихорадка, ему холодно.

Вечерветь. Сквозь опущенныя завъсы, въ окна еще пробивается слабый сумеречный свъть, но въ компатъ уже темно. И только маленькая лампочка на столъ выхватываетъ изъ мрака бълыя пятна двухъ

съдыхъ головъ: Давида Лейзера и Анатэмы.

Давидъ сидитъ за столомъ. Давно нечесанные съдые волосы и борода придаютъ ему дикій и страшный видъ; лицо измучено, глаза открыты широко; схватившись объими руками за голову, онъ напряженно вглядывается сквозь большія очки-лупы въстальной оправъ въ исчерченную карандашемъ бумагу,



отбрасываеть ее, кватается за другую, сулорожно перелистываеть толстую книгу. И, держась рукою за спинку его кресла, стоить наль нимъ Анатэма. Онъ какъ будто не замъчаетъ Давида—такъ онъ неподвиженъ, задумчивъ и строгъ. Шутки кончились; и, какъ жнецъ передъ жатвою, ухолитъ онъ взоромъ въ тревожную безграничность полей.

Окна закрыты, но сквозь стекла и стъпы допосится сдержанный гулъ и отдъльные вскрики. И медленно наростаетъ опъ, колеблясь въ силъ и страстности: то призванные Давидомъ осаждаютъ жилище его.

Молчаніс.

#### Давидъ.

Оно распылилось, Пуллюсь! Гора, лостигавшая неба, раскололась на кампи, кампи превратились въ ныль и вътеръ унесъ ее—глъ же гора, Пуллюсъ? Глѣ же милліоны, которые ты миъ принесъ? Вотъ уже часъ я ищу въ бумагахъ копейку, одну только копейку чтобы дать ее просящему, и ея иѣтъ.—Что это валяется тамъ?

Апатэма.

Библія.

### Давидъ.

Нѣтъ, пѣтъ, вонъ тамъ, въ бумагахъ? Подай сюла. Это вѣдомость, которую, кажется, я еще не смотрѣлъ. Вотъ будеть счастье, Пуллюсъ! (Папряженно смотритъ). Нѣтъ, все перечеркнуто. Смотри, Нуллюсъ, смотри: сто, потомъ пятьдесятъ, потомъ двадцатъ,—потомъ одна копейка. Но не могу же я отнятъ у него копейку?

Апатэма.

Шесть, восемъ, двадцать-върно.

Давидъ.

Да ивть же, Нуллюсъ: сто, пятьдесятъ, двадцать—



копейка. Оно распылилось, оно утекло сквозь пальны, какъ вода. И уже сухи пальцы-–и миѣ холодно, Нуллюсъ!

Анатэма.

Здісь жарко.

Давидъ.

Я тебѣ говорю, Нуллюсъ, здѣсь колодио.—Подбрось полѣньевъ въ каминъ... иѣтъ, погоди.—Сколько стоитъ полѣно? Я забылъ: сколько стоитъ полѣно?... О, оно стоитъ много, отложи его, Нуллюсъ,—этотъ проклятый огонь пожирастъ дерево такъ легко, какъ будто не знаетъ онъ, что каждое полѣно—жизнь. Постой, Нуллюсъ... у тебя прекрасная память, ты не забываень пичего, какъ книга,—не помнишь ли ты, сколько я назначилъ Абраму Хессину?

Апатэма.

Сначала пятьсоть.

Давидъ.

Ну да, Пуллюсъ—онъ же мой старый другъ, мы играли вмѣстѣ! И для друга это совсѣмъ немного—пятьсотъ. Пу да, конечно, онъ мой старый другъ, и навѣрно я пожалѣдъ его, и до конца оставилъ ему бодьше, нежели другимъ—вѣдъ дружба такое пѣжное чувство, Пуллюсъ. По нехорошо, если изъ-за друга человѣкъ обижаетъ чужихъ и далекихъ—у нихъ пѣтъ друзей и защиты. И мы урѣжемъ у Абрама Хессина, мы совсѣмъ немного урѣжемъ у Хессина... (Со страхомъ). Скажи, сколько теперь я назначилъ Абраму?

Анатэма.

Одну копейку.

Давидъ.

Этого не можетъ быты! Скажи, что ты ошибся! Пожалъй меня и скажи, что ты ошибся, Нуллюсъ! Этого не можетъ быть—Абрамъ мой другъ—мы съ нимъ играли вмъстъ. Ты понимаешь, что это значитъ,



когда дѣти пграють вывств, а потомъ они вырастають и у пихъ стаювятся сѣдыя бороды, и вмѣстѣ улыбаются они падъ минувшимъ. У тебя также сѣдая борода, Нуллюсъ....

## Анатэма.

Да, у меня съдая борода. Ты назначилъ Абраму Хессину одну копейку.

Давидъ (Хватаетъ Анатому за руку, шопотомъ).

По она сказала, что ребенокъ умретъ, Нуллюсъ— что онъ уже умираетъ. Пойми же меня, мой старый другъ: миъ необходимо имътъ деньги. Ты такой славный, ты (гладитъ его руку) ты такой добрый, ты номнинь все, какъ книга—понщи еще немного.

## Анатэма.

Опомиись, Давидъ, тебъ измъняеть разумъ. Уже двое сутокъ ты сидишь за этимъ столомъ и ищешь то, чего пътъ. Выйди къ пароду, который ждетъ тебя, скажи ему, что у тебя нътъ ничего, и отпусти.

# Давидъ (гизвно).

По развѣ уже десять разъ не выходилъ я къ народу и не говорилъ имъ, что у меня нѣтъ ничего?— Ушелъли хоть одинъ изъ нихъ? Они стоятъ и ждутъ, и тверды въ горѣ своемъ, какъ камень, настойчивы, какъ дитя у груди матери. Развѣ спрашиваетъ дитя, есть ли въ груди матери молоко? Оно хватастъ сосны зубами и рветъ ихъ безнощадно. Когда я говорю, они молчатъ и слушаютъ, какъ разумные; когда же умолкаю я—въ нихъ вселяется бѣсъ отчаянія и нужды и вопитъ тысячью голосовъ. Не все ли я имъ отдалъ, Нуллюсъ? Не всѣ ли выплакалъ я слезы? Не всю ли кровь изъ сердца я отдалъ имъ?—Чего же они жлутъ, Нуллюсъ? Чего они хотятъ отъ бѣднаго еврея, который уже истощилъ свою жизнь?…



Анатэма.

Они ждуть чуда, Давидъ.

Давидъ (вставая, со страхомъ).

Молчи, Нуллюсь, молчи—ты искуппаеты Бога. Кто я, чтобы творить чудеса? Опоминсь, Пуллюсь. Могу ли я изъ одной конейки сдълать двъ? Могу ли я подойти къ горамъ и сказать: горы земли, станьте горами хлъба и утолите голодъ голодныхъ? Могу ли я подойти къ океану и сказать: море воды, соленой какъ слезы, стань моремъ молока и меда и утоли жажду жаждущихъ? Подумай, Нуллюсъ!

Анатэма.

Ты видълъ слъцыхъ?

## Давидъ.

Только разъ я осмълился поднять глаза—но я видълъ странныхъ сърыхъ людей, которымъ плюнулъ кто-то бълымъ въ глаза, и они ощупываютъ воздухъ, какъ опасность, и земли боятся, какъ страха. Чего имъ надо, Нуллюсъ?

## Апатэма.

Видътъ ли ты больныхъ и увъчныхъ, у которыхъ не хватаетъ членовъ, и они ползаютъ по землъ? Изъ подъ земли выходять они, какъ кровавый потъ—трутится ими земля.

Давидъ.

Молчи, Нуллюсъ!

#### Анатэма.

Виділь ли ты людей, которых в жжеть совість: смно ихъ лицо и какъ бы огнемъ опалено оно, а лаза окружены бізлымъ кольцомъ и бізгають по гругу какъ бізшеные кони? Виділь ли ты людей, коорые смотрять прямо, а въ рукахъ имізють длиные посохи для изміренія пути?—Это ищущіе правды.



Я не смъть глядъть больше.

Анатэма.

Слышаль ли ты голосъ земли, Давидъ?

Входитъ Сура и боязливо приближается къ Давиду.

Давидъ.

Это ты, Сура? Затворяй двери крѣнко, не оставляй щели за собою. Чего тебъ надо, Сура?

Сура (со страхомъ и вѣрою).

Развъ не все еще готово, Давидъ? Поторопись же и выйди къ народу: опъ уже усталъ ждать, и многіе боятся смерти. Отпусти этихъ, ибо идуть новые, Давидъ, и уже скоро не останется мъста, гдъ бы могъ стать человъкъ. И уже истощилась вода въ фонтанахъ и не несутъ изъ города хлъба, какъ ты приказалъ, Давидъ.

Давидъ (поднимая руки, съ ужасомъ).

Проснись, Сура, лукавыми сътями опуталъ тебя сопъ, и безуміемъ любви отравлено серлце. Это я, Давилъ!.. (Со страхомъ) И я не приказывалъ принести хлъба.

# Сура.

Если еще не готово, Давидъ, то они могуть полождать. Но прикажи зажечь огни и дать постилокъ для женщинъ и дътей: ибо уже скоро наступитъ ночь и охолодъсть земля. И прикажи дать дътямъ молока—они голодны. Тамъ, вдали мы слышали топотъ многочисленныхъ ногъ: то не стада ли коровъ и козъ, у которыхъ вымя отвисло отъ молока, гонятъ сюда по твоему приказу?

Давидъ (хрипло).

О Боже мой, Боже!...



Анатэма (Суръ тихо).

Уйдите, Сура: Давидъ молится Не мѣнайте его молитвъ.

Сура также боязливо и осторожно уходить.

## Давилъ.

Пошады! Пошады!

Гулть за окнами утихаеть—затьмъ сразу стаповится шумпымъ и грознымъ: это Сура возвъстила народу, что необходимо ждать еще.

Давидъ (падая на колѣни).

Пошалы! Пошалы!

Анатэма (повелительно).

Встань, Давидъ! Будь мужемъ передъ лицомъ великаго страха. Не ты ли призвалъ ихъ сюда? Не ты ли голосомъ любви громко воззвалъ въ безмолвіе и тьму, гдѣ почиваетъ неизреченный ужасъ. И вотъ они пришли къ тебѣ—сѣверъ и югъ, востокъ и западъ, и четырьмя океанами слезъ легли у ногъ твоихъ. Встань же, Давидъ! (Подпимаетъ Давидъ).

Давидъ.

Что же мив двлать, Нуллюсъ?

Анатэма.

Скажи имъ правду.

# Давидъ.

Что же миѣ дѣлать, Пуллюсъ? Не взять ли миѣ веревку и, повѣсивъ на деревѣ, не удавиться ли миѣ, какъ тому, кто предалъ олнажды? Пе предатель ли я, Пуллюсъ, зовущій, чтобы не дать, любящій, чтобы ногубить? Ой, какъ болить сердце!... Ой, какъ болить сердце, Пуллюсъ! Ой, холодио миѣ, какъ землѣ, покрытой льдомъ, а внутри ея жаръ и бѣлый огонь. Ой, Нуллюсъ,—видалъ ли ты бѣлый огонь, на которомъ чернѣеть луна и солнце сгораетъ, какъ желтая солома.

Мечется.



Ой, спрячь меня, Пуллюсъ. ИЕтъ ли темной комнаты, куда не проникъ бы свѣтъ, пѣтъ ли такихъ крѣнкихъ стѣнъ, гдѣ не слышалъ бы я этихъ голосовъ? Куда зовутъ они меня? Я же старый, больной человѣкъ, я же не могу мучиться такъ долго—у меня же самого были маленькія дѣти, и развѣ не умерли они? Какъ ихъ звали, Пуллюсъ? Я забылъ. Кто этотъ, кого зовутъ Давидъ, радующій людей?

## Анатэма.

Такъ звали тебя, Давидъ Лейзеръ. Ты обманутъ, Лейзеръ, ты обманутъ, какъ и я!

# Давидъ (умоляя).

Ой, заступитесь же за меня, господинъ Нуллюсъ. Пойдите къ нимъ и скажите громко, чтобы всъ слышали: Давидъ Лейзеръ—старый больной человъкъ и у него нътъ ничего. Они васъ послушаютъ, господинъ Пуллюсъ, у васъ такой почтенный видъ, и они уйдутъ по домамъ.

## Апатэма.

Такъ, такъ, Давидъ. Вотъ уже ты видишь правду и скоро скажень ее людямъ. Х-ха! Кто сказалъ, что Давидъ Лейзеръ можетъ творить чудеса?

Давидъ (складывая руки).

Да, да, Нуллюсъ.

# Апатэма.

Кто смѣстъ требовать отъ Лейзера чудесъ, развѣ онъ не старый больной человѣкъ—смертный, какъ и всѣ?

Давидъ.

Да, да, Нуллюсъ, человъкъ.



#### Анатэма.

Не обманула ли Лейзера любовь? Она сказала: я слълаю все—и только пыль подняла на дорогъ, какъ слъной вътеръ изъ-за угла. Который вырывается съ шумомъ и ложится тихо... Который слънитъ глаза и тревожитъ соръ. Такъ пойдите же къ Тому, кто далъ Давилу любовь, и спросите его: зачъмъ ты обманулъ брата нашего Давила?

## Давидъ.

Да, да, Нуллюсъ! Зачъмъ человъку любовь, когда она безсильна? Зачъмъ жизнь, если нътъ безсмертія?

# Анатэма (быстро).

Выйди и скажи имъ это—они послушаютъ тебя. Они поднимутъ свой голосъ къ небу, и мы услышимъ отвътъ неба, Давидъ! Скажи имъ правду, и ты поднимещь землю.

## Давидъ.

Я иду, Нуллюсъ! И я скажу имъ правду, — я никогда не лгалъ. Открой двери, Нуллюсъ.

Анатэма поспъшно распахиваеть дверь на балконъ и почтительно пропускаеть Давида, который идеть, пахмурившись, поступью медленной и важной. Закрываеть за Давидомъ дверь. Мгновенный ревъ смъняется могильной тишиной, въ которой невнятно и слабо дрожитъ голосъ Давида. И въ изступлени мечется по комнатъ Анатэма.

## Анатэма.

А! Ты не хотълъ слушать меня—такъ послушай же ихъ. А! Ты заставлялъ меня ползать на брюхъ, какъ собаку. Ты не позволялъ мнѣ заглянуть даже въ щель!.. Ты молчаніемъ смѣялся надо мною!.. Неподвижностью убивалъ меня. Такъ слушай же—и возрази, если можещь. Это не Діаволъ говоритъ съ тобою, это не сынъ зари возвышаетъ свой смѣлый го-



дось—это человъкъ, это твой любимый сынъ, твоя забота, твоя любовь, твоя нѣжность и гордая надежа... извивается подъ твоею пятою, какъ червь. Пу? Молчинь? Солги ему громомъ, молніями обмани его, какъ смѣеть смотръть онъ въ небо? Пусть какъ Анатэма...

Ность.

— Бѣлный, обиженный Анатэма, который ползасть на брюхѣ какъ собака.... (Яростно). Пусть снова уползеть человѣкъ въ свою темную пору, стинетъ въ безмолвін, хоронится во мракѣ, гдѣ почиваетъ неизреченный ужасъ.

За окнами снова многоголосый ревъ.

## Анатэма.

Слыниннь? (Пасмъниливо). Это не я. Это — они Шесть, восемь, двадцать — върно. У Діавола всегда върно...

Распахивается дверь и вбъгаетъ Давидъ, охваченный ужасомъ. За нимъ волною врывается крикъ. Давидъ запираетъ дверь и придерживаетъ ее плечомъ.

# Давидъ.

Помогите, Нуллюсъ! Они сейчасъ ворвутся сюда— дверь такая непрочная, они сломаютъ ее.

# Анатэма.

Что опи говорять?

# Давидъ.

Они не върятъ, Нуллюсъ. Они требуютъ чуда. Но развъ мертвые кричатъ?—Я видълъ мертвыхъ, которыхъ принесли они.

# Анатэма (яростно).

Тогда солги имъ, еврей?!

. Давидъ отходитъ отъ двери и говоритъ таинственно въ смущени и страхъ.



## Лавилъ.

Вы знаете. Пуллюсь, со мною что-то дълается: у меня ифть инчего, но воть вышель я къ нимъ, по воть увидъть я ихъ и вдругъ почувствоваль, что это неправда—у меня есть что-то. И говорю—а самъ не вфрю, говорю—а самъ стою съ ними и кричу противъ себя и требую яростно. Устами я отрекаюсь, а сердцемъ объщаю, а глазами кричу: да, да, да.—Что же дълать, Нуллюсъ? Скажите, вы знаете навърное: у меня нътъ ничего?

Анатэма улыбается. За дверью справа голосъ Суры и стукъ.

Сура.

Впустите меня, Давидъ.

Давидъ.

О, не открывайте дверь, Нуллюсъ.

Анатэма.

Это жена твоя, Сура.

Отворяєть. Входить Сура, ведя за руку блѣдную женщину, у которой что-то на рукахъ.

# Сура (кротко).

Простите, Давидъ. Но эта женщина говоритъ, что она больше не можетъ ждать. Она говоритъ, что если вы помедлите еще немного, то она не узнаетъ въ воскресшемъ своего ребенка. Если вамъ нужно знатъ имя—то его звали Мойше, маленькій Мойше. Онъ черпенькій—я смотръла.

# Женщина (падая на колфии).

Простите, Давидъ, что я отнимаю очередь у людей. Но тамъ есть, которые умерли недавно, а я уже три дня и три ночи несу его на груди. Можетъ быть вамъ нужно на него взглянуть? Тогда я открою—въдь я не обманываю васъ, Давидъ.



Я уже смотръла, Давидъ. Она миъ давала его подержать. Она очень устала, Давидъ.

Простернии руки ладонями впередъ, Давидъ медленно отступаетъ, пока не натыкается на стъну. Такъ и остается съ протянутыми руками.

Давидъ.

Пошады! Пошады!

Объ женщины ждутъ терпъливо.

Давидъ.

Что же мнѣ дѣлать? Я изнемогаю, о Боже. Нуллюсъ, скажите имъ, что я не воскрешаю мертвыхъ.

# Женщина.

Я умоляю васъ, Давидъ. Развѣ я прошу васъ, чтобы вы вернули жизнь старому человѣку, который уже много жилъ и заслужилъ смерть дурными дѣлами? Развѣ я не понимаю, кого можно воскрешать и кого нельзя? По можетъ быть вамъ трудно, потому что онъ умеръ такъ давно?—Я не знала этого,—простите меня, но я же обѣщала ему, когда онъ умиралъ—не бойся, Мойше, умирать—Давидъ, радующій людей, вернетъ тебѣ твою маленькую жизнь.

Давидъ.

Покажи мив его.

Смотритъ, качая головой, и плачетъ тихонько, вытираясь краснымъ платкомъ; и довърчиво, опершись на его плечо, смотритъ Сура.

Cypa.

Сколько ему лѣтъ?

Женщина.

Два года, уже третій.

Давидъ оборачиваетъ къ Анатэмъ заплакан-



ное, почти безумное лицо и говорить чужимъ голосомъ.

## Давидъ.

Не попробовать ли мив, Нуллюсь? (Но влругъ стибается и кричитъ хрипло): Адэной!.. Адэной!.. Прочь отсюда! Прочь! Тебя прислалъ Діаволъ. Да скажите же имъ, Нуллюсъ, что я не воскрешаю мертвыхъ. Опъ смъяться надо мною пришли! Смотрите, вонъ опъ хохочутъ объ. Прочь отсюда! Прочь!

# Анатэма (Сурѣ тихо).

Уходите, Сура, и уведите женщину. Давидъ еще не совсъмъ готовъ-

# . Сура (шопотомъ),

Я проведу ее къ себъ. Тогда скажите Давиду, что она 'въ моей компатъ. (Къ женщинъ). Пойдемте, женщина—Давидъ еще не совсъмъ готовъ.

Уходять. Давидъ въ изнеможеніи садится на кресло и безсильно опускаеть съдую голову. Тихонько причитаеть что то.

#### Анатэма.

Онъ ушли, Давидъ. Вы слышите, онъ ушли.

# Давидъ.

Вы виділи, Нуллюсъ: это былъ мертвый младенецъ? Ай, ай, ай, ай это былъ мертвый, мертвый, мертвый младенецъ. Мойше... Ну да, Мойше, черненькій; мы его смотріли... (Громко, въ тоскі и отчаяніи). Что же миб ділать? Научите меня, Нуллюсъ.

# А натэма (быстро).

# Бъжать.

Прислушивается къ тому, что дѣлается за окномъ, утвердительно киваетъ головой, и медленно, съ сторожкостью заговорщика приближается къ Давиду; и со сложенными молитвенно руками, съ растерянно довърчивой улыбкою



ждеть его приближенія Давиль. Спина его по стариковски согнута, онъ часто вынимаєть свой красный платокъ, но не знасть, что съ нимъ лълать.

Анатэма (горячимъ шопотомъ). Бъжать, Давидь, бъжать.

Давидъ (радостно).

Да, да, Нуллюсъ-бѣжать.

#### Анатома.

Я спрячу тебя въ темпой компать, которой никто пе знаетъ; а когда они уснутъ, утомленные ожиданіемъ и голодомъ, я проведу тебя среди спящихъ— и спасу тебя.

Давидъ (радостно).

Да, да, спаси меня.

## Анатэма.

А они будутъ ждать! Спящіе, они будутъ ждать и грезить грезами великаго ожиданія,—а тебя уже нътъ!

Давидъ (радостно кивая головой).

А меня уже иѣтъ, Нуллюсъ. Я уже убѣжалъ, Нуллюсъ (хохочетъ).

# Апатэма (хохочетъ)

А тебя уже ивть! Ты уже убъжаль! Пусть же тогда поговорять они съ небомъ.

Смотрять другь на друга и хохочуть.

# Апатэма (дружески).

Такъ подожди меня, Давидъ. Я сейчасъ выйду и посмотрю: свободенъ ли домъ. Въдь они такіе безумцы!

# Давидъ.

Да, да, посмотри. Въдь они такте безумцы! А я



пока приготовлюсь, Нуллюсъ... Но прошу тебя, не оставляй меня долго одного.

Анатэма выходить. Давидь осторожно, на цыночкахь подходить кь окну и хочеть заглянуть, но не рѣшается; идеть къ столу—но пугается разбросанныхъ бумагъ, и стараясь не наступить ни на одну изъ нихъ, словно танцуя среди мечей, пробирается къ углу, гдѣ висить его платье; торопливо, путая одежду, начинаетъ одѣваться. Долго не знаетъ, что дѣлать ему съ бородою, и догадавшись, начинаетъ запихивать ее за борты сюртука, скрывать подъ сюртукомъ.

# Давидъ (бормочеть).

Ну да. Нужно спрятать бороду. Всё дёти знають мою бороду. По только зачёмь они не вырвали се? Такъ, такъ, борода... Но какой черный сюртукъ! Инчего, ничего, ты ее спрячень. Такъ, такъ. У Розы было зеркало... Но Роза убъжала, а Наумъ тоже умеръ, а Сура... ахъ, ну что же не плетъ Нуллюсъ. Развѣ опъ не слышитъ, какъ они кричатъ?...

Въ дверь осторожный стукъ.

Давидъ (испуганно).

Кто тамъ? Давида Лейзера здѣсь нѣтъ.

Анатэма.

Это я, Давидъ, впусти.

Входитъ.

Давидъ.

Ну какъ, Нуллюсъ?—не правда ли, меня совсімъ нельзя узнать?

# Анатэма.

Очень хорошо, Давидъ. По только я не знаю, как в мы выйдемъ: Сура весь домъ наполнила гостями: во всъхъ комнатахъ, гдъ я ни былъ, васъ съ пріятною улыбкой ждутъ слъпые, увъчные; есть и умирающіе, есть и совсъмъ мертвые, Давидъ. Ваша Сура вели-



кольниая женщина, но она слишкомъ хозяйка, Давиль, и намърена сдълать прекрасное хозяйство изъчудесъ.

Давидъ.

По она не смъстъ, Пуллюсъ!

Анатэма.

Многіе уже спять у ваших в дверей и улыбаются во си'в—самоув'тренные счастливцы, сум'твиніе опередить другихъ... А въ саду и во двор'ть...

Давидъ (со страхомъ).

Что еще во дворъ?

Анатэма.

Тише Давидь. Смотрите и слушайте.

Гасить въ комнать огонь и затьмъ раздергиваеть драпри: четыреугольники оконъ наливаются дымно краснымъ, клубящимся свътомъ; въ компать темно,—но все бълое: голова Давида, разбросанные листки бумаги, окрашивается слабымъ кровянымъ цвътомъ.

И уродливыя, дымно багровыя тъни безмолвно движутся по потолку; машутъ руками, сталкиваются, вдругъ сплетаются въ длинную вереницу, не то бъгутъ быстро, не то предаются дикому и страшному танцу. А изъ глубокой дали приносится новый, еще не слышанный гулъесли бы море вышло изъ береговъ и двинулось на сушу, то такъ бы грохотало оно: сдержанно, неотвратимо и грозно.

Давидъ (испуганно шопотомъ). Что это за огонь, Нуллюсъ? Миъ странию.

Анатэма (также шопотомъ).

Почь холодна и они зажгли костры. Сура сказала, что ждать еще долго, и они приняли мъры.



Откуда опи взяли дерево?

Апатэма.

Что-инбудь сломали. Сура сказала, что ты приказалъ развести костры, и они покорно жгутъ дерево, какое есть... А тамъ, Давидъ, дальше, еще лальше...

Давидъ (въ отчаяніи).

Что, Пуллюсъ? Что еще можеть быть дальше, еще дальше?

## Апатэма.

Ие знаю, Давидъ. По изъ верхиято окна, открытато инроко, я слыналъ какъ бы ревъ океана въчасъ прибоя, когда дрожать отъ боли скалы; какъ бы ревъ мъдныхъ трубъ слыналъ я, Давидъ — опъкричать къ небу и къ вамъ и зовутъ васъ... Вы слышите?

Въ сдержанномъ гулъ и хаосъ звуковъ какъ бы вычерчивается протяжно и долго: Да-а-ви-и-дъ. Да-а-ви-и-дъ. Да-а-ви-и-дъ.

Давидъ.

Я слышу свое имя. Кто это? Чего имъ надо?

Анатэма.

Не знаю. Быть можеть, они хотять вѣнчать тебя на царство.

Давидъ.

Меня?

# Анатэма.

Тебя, Давидъ Лейверъ. Быть можетъ, они несутъ могущество и власть—и силу творить чудеса—не хочень ли стать ихъ Богомъ, Давидъ? Смотри и слушай.

Распахиваетъ окна. И сразу, въ клубахъ огненнаго дыма побъдной и сильной волисй вливается отдаленная музыка — мъдный крикъ много



численных в трубь, которыя несуть въ высоко приподнятых в рукахъ, нбо къ земть и небу обращенъ ихъ призывный воиль. Смолклотъ трубы. Топотъ движущихся полчинць, призывный воиль безчисленныхъ голосовъ: Да-а-ви-и-дъ, Да-а-ви-и-дъ—переходитъ въ аккорлы, становится и Беней. И снова трубы. И снова настойчивый, грозный и властный призывъ: Да-а-ви-и-дъ, Да-а-ви-и-дъ.

При первых в звуках в труб в Давидь, пошатпувшись, прижался къ стън в затъмъ шагъ за шагомъ—все смътве—все быстръе—все прямъе опъ подвигается къ окпу. Взглядываеть—и оттолкнувъ Апатому, протягиваетъ объ руки навстръчу бъднымъ земли.

Давидъ (зоветь).

Сюда! Сюда! Ко мив. Я здвсь. Я съ вами.

Анатэма (изумленно).

Что? Ты ихъ зовень?—Ты—ихъ—зовень? Опомпись, Лейзеръ!

Давилъ (гифвио)

Молчи—ты не понимаены! Мы люди и мы пойдемъ вмъстъ. (Восторженно). И мы пойдемъ вмъстъ! Сюда, братья, сюда. Смотри, Нуллюсъ—они подняли головы, они смотрятъ, они услышали. Сюда, сюда!

Анатэма.

Ты будень творить чудеса?

Давидъ (гиѣвно).

Молчи—ты чужой. Ты говоришь, какъ врагъ Бога и людей. Ты не знаешь ни жалости ни пощады. Мы истомились, мы устали—и уже мертвые устали ждать. Сюда—и мы пойдемъ вмъстъ. Сюда!

Анатэма (вглядываясь).

Не слъпые ли указываютъ имъ путь?



Кому же надо эръше, какъ не слънымъ? Сюда, слъные.

Анатэма (вглядываясь).

Не безногіе ли бороздять дорогу и глотають пыль?

Давидъ.

Кому же дорога, какъ не безногимъ? Сюда, увъчные.

А пато ма (вглядываясь).

Пе мертвыхъ ли несуть они на посилкахъ, покачиваясь мѣрно? Всмотрись, Давилъ, и осмѣлься сказать, сюда, ко миъ. Я тотъ, кто воскрешаетъ мертвыхъ....

Давидъ (терзаясь).

Ты не знаешь любви, Пуллюсъ.

## Анатэма.

Я тоть, кто возвращаеть эрвніе слінымъ (въ окно, громко). Сюда. Народь земли, взыскующіе Бога, стекитесь всі къ ногамъ Давида—опъ здісь!

Давидъ.

Тише.

Анатэма.

Эй, сюда. Тоскующія матери—отцы, потерявшіе разсудокъ оть горя—братья и сестры, въ корчахъ голода пожирающіе друг ъдруга... сюда, къ Давиду, радующему людей.

Давидъ (хватая его за плечо).

Вы съ ума сонили, Пуллюсъ. Они могутъ услыщать и ворваться сюда — что вы дълаете, вы подумайте, Пуллюсъ.

Анатэма (кричитъ).

Васъ зоветь Давидъ!



Давидъ (съ силой оттаскивая его отъ окна).

Молчи. Я задушу тебя, если ты крикнены хоть слово—собака.

Анатэма (вырываясь).

Ты глупъ, какъ чеговъкъ: когда я зову бъжать, ты проклинаены меня. Когда зову любить—ты меня дуиннь. (Презрительно). Человъкъ.

Давидъ (дряхлівя).

Ой, не губите же меня, господинъ Нуллюсъ. Ой, простите же меня, если я разгиввалъ васъ, старый, глупый человъкъ, потерявшій память. Но въдь я же не могу—я не могу творить чудесь!

Анатэма.

Бъжимъ...

Давидъ.

Да, да, бѣжимъ. (Съ недовѣріемъ). Но куда? Куда хотите вести меня, Нуллюсъ? Развѣ есть мѣсто на землѣ, гдѣ не было бы... (терзаясь) Бога?

Анатэма.

Я къ Богу повелу тебя.

Давидъ.

Я не хочу. Что скажеть мить Богъ? И что я отвъчу Богу? И полуманте, Пуллюсь, развъ я могу теперь хоть что-нибудь отвътить Богу?

Апатэма.

Я поведу тебя въ пустыню. Мы оставимъ здѣсь этихъ злыхъ и порочныхъ людей, едержимыхъ чесоткою страданій и заваливающихъ столбы и ограды, какъ свиньи, которыя чешутся.

Давидъ (неръщительно).

Но они же люди, Нуллюсъ.

Анатэма.

Откажись отъ нихъ-и чистый встань въ пустынъ



передъ лицомъ Бога. Пусть камень будетъ твоимъ ложемъ, пусть воюний накалъ станетъ другомъ твоимъ, пусть только неоо и песокъ услынатъ нокаянные стоны Давида—ни одного нятнышка чужого гръха не выступитъ на чистомъ спътъ его дуни. Кто остается съ прокаженными, тотъ самъ заболѣваетъ проказою—и только въ одиночествъ узришъ ты Бога-Въ пустыню, Давидъ, въ пустыню.

Давидъ.

Я буду молиться!

Апатэма.

Ты будешь молиться.

Давидъ.

Я изнурю тъло постомъ!

Анатэма.

Ты изнуришь тело постомъ.

Давидъ.

Я посышлю голову непломъ.

## Анатэма.

Зачівмь? Такъ ділають песчастные. Ты же будешь счастливъ, Давидъ, въ безгрізниости твоей. Въ пустыню, Давидъ, въ пустыню.

Давидъ.

Въ пустыню, Нуллюсъ, въ пустыню.

Анатэма (поспѣшно).

Бъжимъ. Есть подвалъ, о которомъ никто не знаетъ. Тамъ валяются старыя бочки и пахнетъ виномъ, и я спрячу тебя. А когда они успутъ...

Давидъ.

Въ пустыню! Въ пустыню!



Посившию убътають. Въ компать безпорядокъ и типина. А въ открытое окно, призывая, и новь несется крикъ мѣдныхъ трубъ, стоны и вопли поднявшейся земли. Да-а-ви-и-дъ! И, подогнувъ листы, какъ домъ, который разваливается, корешкомъ вверхъ, лежитъ библія.

Медленно опускается запав всъ.







# ШЕСТАЯ КАРТИНА.

Всю ночь и часть следующаго дня Давидь Лейзеръ скрывался въ заброшенной каменоломиъ, куда привель его Анатэма, знающій міста дикія и недоступныя для взоровъ. Къ вечеру же, по совъту Анатэмы, они вышли изъ убъжища на большую дорогу и направили свой путь къ востоку; но уже первый человікь, встрітнвшій Давида, узналь его, такъ какъ велика была слава Лавида, и не было женщины, ребенка или взрослаго мужчины, которые не вилъли бы его сами или не знали о немъ по описаніямъ. И узнавшій Давида, закричаль оть радости и побъжаль къ городу, радостно возвѣщая, что потерянный найденъ. И уже черезъ короткое время несмътныя полчища бъдняковъ, осаждавшихъ жилище Лавила и близкихъ къ отчаянию, двинулись въ погоню; къ нимъ присоединились люди большихъ дорогъ и деревень и всв, кто ищеть Бога. Полагая, что Давидь бъжаль оть народа не по своему желанію и воль, но быль похищенъ княземъ Ужаса и Тьмы, безчисленные друзья Давида рышились отбить его у похитителя и предложить ему царство надъ всеми бъдными земли.

Давидъ же, испуганный ревомъ надвигающейся погони, припалъ къ Анатэмѣ, прося у него спасенія или смерти. И Анатэма, свернувъ съ большой дороги, ввелъ Давида въ съть маленькихъ тропинокъ, имѣющихъ начало, по не имѣющихъ копца, ибо кру-



жатся онв. Не было исхода, и уже началь отчанваться Лавидь, когда хитрый Анатэма покинуль, наконень обманчивыя тропшики; и воть пошли они прямо на гуль далекаго моря въ падеждѣ достать у рыбаковъ додку и спастись, или же погибнуть въ волнахъ. И еще ночь, и еще день блуждали они, и изнемотъ Давидъ отъ усталости: ибо шли они прямо и множество высокихъ оградъ, ручьевъ, глубокихъ рвовъ и другихъ препятствій встрѣчало ихъ на пути. Уже близилось солице къ закату, когда, перелѣзини послѣднюю полуразрушенную ограду, достигли они берега моря, и ужаснулся Давидъ: то была высокая скала, не имѣвшая спуска, и въ то же время столь близкая къ городу, что можно было разглядѣть неясныя очертанія его строеній.

И шестая картина такова: отъ лѣваго угла сцены илетъ вверхъ и заворачиваетъ вправо ломаная линія обрыва; винзу, налѣво, безпокойное море, поднимающее свой гаризонтъ высоко. Справа, по склону горы идетъ полуразрушенная каменная ограда съ осыпавшимися камиями, за нею густой запущенный садъсреди деревьевъ два высокихъ черныхъ кипариса.

Буря еще не началась, но и море и небо уже готовы принять ее. Море темно и мѣстами почти совсѣмъ лишено блеска и какъ бы погружено въ ночь, иными же мѣстами оно зыблется въ зловѣщемъ и тускломъ свѣтѣ—словно тысячи змѣй, поблескивая холодной и влажной чешуею, играютъ межъ собой и ударами хвостовъ поднимаютъ брызги, производятъ шумъ и шипятъ сдержанно. А по небу темными тяжелыми грудами сваливаются за горизонтъ лохматыя, какъ бы испуганныя тучи. Гонимыя верхнимъ вѣтромъ, въ быстротѣ движенія своего онѣ обгоняютъ багрово-красное солице, плавно и тяжело соскальзывающее туда же, за линію горизонта; еле видимо оно сквозь плотную завѣсу облаковъ, и только временами пугаетъ оно землю и море короткими взглядами на-



ливинихся кровью глазъ—какъ великанъ, который наблея живого мяса и напился живой крови и сытый идеть спать, по все еще оглядывается и ищеть.

На землѣ еще тихо, но деревья уже предчувствують вѣтеръ, который поднимется съ почью, и вздрагивають листьями, словно изпутри шепчутся тихонько; и только черные кинарисы, цѣльные во всѣхъ частяхъ своихъ—пеподвижны и молчаливы и крѣнко таять свисть на своихъ острыхъ вершинахъ.

При открытіи запавьса на спенъ пусто, затьмъ черезъ ограду перельзаеть Апатэма и помогаеть перебраться Давиду, который еле движется оть слабости. Ихъ черныя широкія одежды грязны и мъстами порваны; въ пути они оба потеряли шляны, и съдые волосы Давида подинмаются на головъ его, какъ бълый прибой у скалы.

#### Анатэма.

Скорый, скорый, Давидь. Они гонятся за нами по нятамъ. Въ этомъ черномъ саду, гда такъ тихо, я слышалъ отдаленный гулъ съ той стороны– какъ будто тамъ другое море. Скорые, Давидъ.

## Давидъ.

Я не могу, Нуллюсъ. Положите меня здѣсь, чтобы я умеръ.

## Анатэма.

Ставьте ногу сюда, на этотъ камень. Осторожнъе.

## Давидъ.

Передъ моими глазами тропинки, которыя кружатся, кружатся и приводять къ стънъ. Потомъ стъна, Нуллюсъ, и этотъ темный ровъ, гдъ лежить издохшая и вздугая лошадь... Куда мы пришли, Нуллюсъ?

### Апатэма.

Мы у моря. У рыбаковъ возьмемъ мы лодку и отдалимся волнамъ – скоръе у безумныхъ волнъ вы



найдете пощаду, Давидъ, чъмъ у людей, которые сополи съ ума.

### Давидъ.

Да. Лучше умерсть. (Ложится у ограды). Миб пятьдесять восемь лѣть, Нуллюсъ, и миѣ необходимъ отдыхъ... Но кто былъ этотъ человѣкъ, который встрѣтилъ насъ на большой дорогѣ и обрадовался такъ стращно и побѣжалъ съ крикомъ: вотъ Давидъ, радующій людей. Откуда онъ знаетъ меня? Я его не видалъ ни разу.

Анатэма (ділая видъ, что осматриваетъ берегъ).

Ваша слава велика, Давидъ... Странно, я не нахожу спуска.

## Давидъ (закрывая глаза).

Кипарисы почернъли—къ ночи будетъ вътеръ, Нуллюсъ. Намъ нужно было остаться въ каменоломнъ: тамъ темно и тихо, и я тамъ спалъ, какъ человъкъ съ чистой совъстью. (Ворчливо). Ну что же ты молчишь, Нуллюсъ? Или мнъ разговаривать одному, какъ будто я уже въ пустынъ?

#### Анатэма.

Я ищу.

## Давидъ (недовольно).

Пу чего еще искать тамъ?—Уже довольно искали мы сегодия и прыгали, какъ ученыя собаки. Миъ было стыдно, Нуллюсъ, когда я перел тзалъ ограды какъ маленькій мальчикъ, ворующій яблоки. Идитека лучше сюда и разскажите что-нибудь такое о вашихъ путешествіяхъ. Я слишкомъ усталъ, чтобы спать.

### Анатэма.

Спать не прійдется, Давидъ. (Подходя). Здѣсь нѣтъ спуска къ морю.



Давидъ.

Ну такъ что же? Понците въ другомъ мѣстѣ.

Анатэма (простирая руку по направленію къ городу).

Всмотритесь, Давидъ-что это бълъетъ вдали?

Давидъ (поднимая голову).

Я не вижу.

Анатома.

Это городъ, который ждетъ тебя. А теперь прислушайся: что тамъ гудитъ вдали?

Давидъ (прислушиваясь).

Это--ну, конечно, Пуллюсъ, это эхо морскихъ волиъ.

#### Апатэма.

Нѣтъ. Это люди, Давидъ, которые сейчасъ прійдуть сюда и потребують отъ тебя чудесъ и предложатъ тебѣ парство надъ бѣдными земли. Когда мы прятались за камиями, я слышалъ, какъ двое людей, поспѣшавшихъ въ городъ, говорили о томъ, что ты похищенъ кѣмъ-то злымъ и тебя нужно отнять у похитителя и дать тебѣ царство.

## Давидъ.

Развѣ я не старый больной еврей, а кусокъ золота, чтобы меня похищать? Оставьте, Нуллюсъ, вы бредите какъ и тѣ... Я хочу спать.

Анатэма (нетерпъливо).

Но они идутъ сюда.

## Давидъ.

Ну и пусть идутъ. Вы имъ скажете, что Давидъ уснулъ и не желаетъ творить чудесъ. (Укладывается удобиће для сна).



Опоминтесь, Давидъ!

Давидъ (упрямо).

Да, опъ не желаетъ творить чудесъ. Спокойной ночи, Пуллюсъ. Я старъ и не люблю болтать о пустякахъ.

#### Анатэма.

Давидъ!

Давидъ не отвъчаетъ: засынаетъ, подложивъ объ руки подъ голову.

#### Анатэма.

Проснитесь, Давидъ, сюда пришли. (Злобно толкаетъ уснувнаго). Встань, тебъ говорю! Ты притворяенься спящимъ—я не върю тебъ. Слышинь; (Сквозь зубы). Заснулъ—проклятое мясо.

Отходить и прислушивается.

#### Анатэма.

Ха! Плутъ... Илутъ—а ихъ наръ спитъ. Илутъ—а ихъ чудотворецъ почиваетъ спомъ лошади, на которой возятъ воду. Несутъ корону и смерть—а ихъ жертва и властелниъ ловитъ вѣтеръ раскрытымъ ртомъ и чмокаетъ сладко. О жалкій родъ: въ костяхъ твоихъ измѣна, въ крови твоей предательство и въ сердцѣ твоемъ ложь. Лучше на текучую воду положиться и по волнамъ идти, какъ по мосту; лучше на воздухъ опереться, какъ на камень—нежели измѣнику ввѣритъ свой гордый гиѣвъ и горькія мечты. (Подходитъ къ Давиду и грубо расталкиваетъ его). Встань. Встань, Давидъ: пришла Сура—Сура—Сура.

Давилъ (пробуждаясь).

Это ты, Сура?.. Я сейчасъ, я очень усталъ, Сура... Что это? Это вы, Нуллюсъ? А гдѣ же Сура, она сейчасъ звала меня? Какъ я усталъ, какъ я усталъ, Нуллюсъ.



#### Анатома.

Сура идетъ. Сура несетъ вамъ младенца.

### Давидъ.

Какого младенна? У насъ же ивть маленькихъ дътей. Наши дъти... (привстаеть и озирается испутанно). Что такое, Нудлюсъ? Кто это кричить тамъ?

#### Анатэма.

Сура несетъ мертваго ребенка. Нужно, чтобы вы воскресили мертваго ребенка, Давидъ. Онъ черненькій, его зовутъ Мойше—Мойше—Мойше.

Давидъ (встаетъ и топчется на пространствъ нъсколькихъ шаговъ).

Бѣжать, Пуллюсъ. Бѣжать. Гдѣ же дорога? Куда ты завелъ меня? (Хватаетъ Анатэму за руку). Послушай, какъ кричатъ они. Это они идутъ сюда, за мной—ой, спаси меня, Пуллюсъ.

#### Апатэма.

Дороги нътъ. (Удерживая Давида). Тамъ пропасть.

## Давидъ.

Что же мив двлать, Нуллюсъ? Не броситься ли внизъ и раздробить голову о камии—по развв я злодъй, чтобы приходить къ Богу безъ зова? О, если бы призвалъ меня Богъ—быстръй стрълы понеслась бы къ нему моя старая душа... (Прислушивается). Кричатъ. Зовутъ, —отойдите, Пуллюсъ, я хочу молиться.

## Лиатэма (отходитъ).

Но поторопитесь, Давидъ, они близко.

Давидъ (падая на колъни).

Ты слышишь? Они идутъ. Я люблю ихъ, но горше непависти моя любовь и безсильна она, какъ равно-



дуппе... Убей меня и встрыть ихъ самъ. Убей меняи встрыть ихъ милостью, любовію твоей взыци. Тівломъ монмъ- утучни голодную землю и возрасти на ней хлібоь, дунюю моєю утоли печаль и сміжъ возрасти. И радость—о Боже—радость—радость для людей...

Слынно приближение огромной толпы; отдъльныхъ голосовъ еще изть—все сливается въ одинъ протяжный ищущій крикъ.

Анатома (подходя).

Скоръй, скоръй, Давидъ-они подходятъ.

Давидъ.

Сейчасъ, сейчасъ. (Въ отчаянии). Радостъ... ну и что же еще? Одно только слово, одно только слово—но я забыль его. (Плачетъ). О, какъ много словъ—и только одного не хватаетъ... Но можетъ быть тебъ не нужно словъ?

Анатэма.

Только одного не хватасть? Какъ странно. А они, кажется, напили свое слово—ты слышишь, какъ они вопять: Дави-илъ, Давилъ. Встань же, Давилъ, и встръть ихъ гордо: кажется, они начинаютъ смъяться надътобою.

Давидъ встаетъ. Снизу очевидно замѣтили его—крикъ переходитъ въ громоподобный радостный ревъ. Кто-то опередившій другихъ выбѣгаетъ, кричитъ радостно: «Давидъ» и размахивая руками, убѣгаетъ назадъ. Кровавымъ взглядемъ охватываетъ солнце высокій бугоръ, кипарисы и сѣдую голову Давида и прячется за тучи, какъ глазъ подъ завѣсой нахмуренныхъ бровей. Въ одномъ мѣстѣ море наливается кровью: словно смертоносная битва произоніла въ безмолвіи пучины.

Давидъ (отступая на шагъ).

Мить страшно, Нуллюсъ. Это тотъ, что на дороуть, съ рыжей бородкой... я боюсь его, Нуллюсъ.



### Апатэма.

Встрѣть ихъ гордо. Правдою, правдою ударь ихъ, Давилъ.

Давидъ.

Только не оставляйте меня, Нуллюсъ, а то я опять забуду, гдѣ правда.

Снизу и черезъ ограду показываются люди, бъгущіе торопливо. Опи грязны, измучены, какъ Давидъ, и какъ будто слъпы, но на лицахъ огненная радость; и вмъсто словъ одинъ только торжествующій немного хищный вой: Да-ави-и-дъ, Да-а-ви-и-дъ. Да-а-ви-и-дъ.

Давидъ (простирая руки).

Назалъ.

Его не слушають и лѣзуть съ тѣмъ же протяжнымъ воплемъ; и до самыхъ дальнихъ рядовъ несется онъ, и когда передніе уже умолкають, гдѣ-то въ глубокой дали, какъ тысячекратное эхо, замираеть слабымъ стономъ: Да-ави-и-дъ, Да а-ви-тъдъ.

Анатэма (дерзко).

Куда? Назадъ--назадъ, вамъ говорятъ. Передніе останавливаются въ страхъ.

## Голоса.

Стойте. Стойте. Кто это?—Это Давидъ?—Нѣтъ, это похититель.—Похититель.—Похититель.

Кто-то безпокойный.

Тише. Тише. Давидъ хочетъ говорить. Слушайте Давида.

Умолкають; но вдали еще голосять протяжно: Да-а-ви-и-дъ, Да-а-ви-и-дъ.

## Давидъ.

Что вамъ надо? Ну да, это я, Давидъ Лейзеръ, еврей изъ города, когорый и вашъ городъ. Зачъмъ



вы преслідуете меня, какъ вора и криками пугаете меня, какъ грабителя?

## Анатэма (дерзко).

Что вамь надо? Ступайте отсюда. Мой другь Давидь Лейзерь не хочеть вась видьть.

### Давидъ.

Да. Оставьте меня элксь умирать, ибо уже къ сердну моему подходить смерть; и идите домой къ женамъ ванимъ и дътямъ. Я ничьмъ не могу облегчить страданія вашего, идите. Такъ ли я сказалъ, Нуллюсъ?

#### Апатэма.

Такъ, такъ, Давидъ.

## Кто-то безпокойный.

Наши жены здѣсь и дѣти наши здѣсь. Вотъ опи стоять и ждутъ твоего ласковаго слова, Давидъ, радующій людей.

## Давидъ.

Уже не осталось во мив силы и мив нечего сказать. Илите.

## Женщина.

Пройди немного впередъ, Рувимъ, и поклонись господину нашему Давиду. Вы навърно помните его, Давидъ?—Поклонись же еще разъ, Рувимъ.

Мальчикъ робко кланяется и вновь прячется въ толпу. Добродушный смъхъ.

## Старикъ (улыбаясь).

Это онъ васъ боится, Давидъ. Не бойся, мальчикъ. Сдержанный смѣхъ. Выступаетъ странникъ.

# Странникъ.

Ты позвалъ насъ, Давидъ—и мы пришли. Уже давно мы ждали, безмолвные, твоего милостиваго зова, и до самыхъ дальнихъ предъловъ земли раз-



несся твой кличь, Давиль. Почеривли дороги оть людей, шевельнулись глухія троны и узкія тронинки налились шагами и скоро большими дорогами стануть оні— и какъ вся кровь, какая есть въ тіять, біжить къ единому сердцу, такъ къ тебів, единому, идуть всіз біздные земли. Привітть тебів, господинъ нашъ, Давидъ,— землею и жизнію своею кланяется тебів народъ.

Давидъ (мучаясь).

Чего вы хотите?

Странникъ (тихо).

Справедливости.

Давидъ.

Чего вы хотите?

Bct.

Справедливости.

Одно только слово—но будто громъ прогремълъ надъ землею, и уже затихъ, близкій и далекій, и уже не знаетъ человъкъ: слышалъ ли онъ, сказалъ ли, подумалъ ли—или же не было ничего. Ожиданіе.

Давидъ (съ внезапной надеждой).

Скажите же, Нуллюсъ, скажите: развъ справедливость чудо?

Анатэма (горько).

Тамъ есть слѣпые — и они невинны. Тамъ есть мертвые — и они невинны также. Гробами своими кланяется тебѣ земля и тьмой привѣтствуетъ тебя. Сотвори же чудо.

Давидъ.

Чудо? Опять чудо?



Странникъ (подозрительно и угрюмо).

П пародъ не хочетъ, чтобы ты говориль съ тъмъ, имени котораго мы не смѣемъ назвать. Опъ врагъ людей и ночью, когда ты спалъ, опъ нохитилъ тебя и унесъ на эту гору—но опъ не догадался похитить сердце у парода; и стуча непрерывно—привело насъ сердце къ тебѣ.

Анатэма (надменно).

Повидимому, я лишній здѣсь?

Давидъ.

Нътъ, пътъ. Не покидайте меня, Нуллюсъ. (Мучаясь). Прочь, прочь отсюда. Вы искушаете Бога—я васъ не знаю. Уйдите... Уйдите.

Анатэма (коротко).

Прочь.

Голоса (испуганно).

Давидъ гиѣвается.—Что же намъ дѣлать?—Господинъ гиѣвается?—Давидъ гиѣвается.

Старикъ.

Зовите Суру.

Женшина.

Суру зовите, Суру.

Голоса.

Cypa. Cypa. Cypa.

Уносится въ дальніе ряды: Сура, Сура.

Давидъ (въ ужасѣ).

Ты слышишь? Они зовуть Суру.

Радостный голосъ.

Сура идеть.

Толпа становится смълъе.



Абрамъ Хессинъ (кланяясь многократно).

Это я, Давидъ, это я. Здравствуйте, господинъ нашъ Давидъ.

Сонка (улыбаясь и кланяясь многократно).

Здравствуйте. Ну такъ здравствуйте же, Давидъ-Давидъ отворачивается и закрываетъ рукою лицо.

Анатэма (равнодушно).

Прочь.

Общее смущение, прерванныя улыбки, задержанные вздохи. Почтительно ведомая подъ руки появляется Сура, и такъ доходитъ до невидимой черты, которая отдъляетъ Давида и за которую никто не смъетъ переступитъ. П дальше иъсколько шаговъ дълаетъ одна.

Анатэма.

Обернитесь, Давидъ... Сура пришла.

Сура (кротко).

Здравствуйте, Давидъ. Простите меня, что я безпокою васъ, но люди просили меня переговорить съ вами и узнать, когда вы пожелаете вернуться домой, въ вашъ дворецъ. И еще они просили, чтобы вы поторопились, Давидъ, ибо уже многіе умерли отъ невыносимых в страданій; — и уже мертвены устали ждать. И многіе уже сошли съ ума отъ невыносимых в страданій и скоро начнуть убивать; и если вы не поспъщите, Давидъ, то всѣ въ народѣ станутъ врагами другъ другу—и вамъ трудно будетъ построить царство на мертвой землѣ.

Горькіе вопли въ дальнихъ рядахъ: Да-а ви-и-дъ. Да-а-ви-и-дъ.

Давидъ (сдержанно).

Прочь, Сура.



У васъ разорвано платье, Давидъ, и я боюсі, что на вашемъ тъть есть раны. Что съ тобою? Отчего ты не радуенься съ нами?

## Давидъ (плача).

О, Сура, Сура. Что ты дѣдаены со мною? Подумай, Сура — подумайте вы всв — развѣ не отдалъ я вамъ все — и ичего пѣтъ у меня. Пожадѣйте же меня, какъ я васъ жалѣлъ, и кампями побейте мое пенужное тѣло. Я васъ люблю — и слова гиѣва безсильны въ монхъ устахъ, и не пугаетъ васъ сграхъ изъ устъ любящаго — такъ пожалѣйте же меня. У меня иѣтъ ничего. Мало крови въ монхъ жилахъ, но развѣ не отдалъ бы я ее всю до послѣдней свернувшейся капли — если бъ могъ утолить вашу горькую жажду. Какъ губку сжалъ бы я сердце мое между жерновами ладоней монхъ—и единой капли не посмѣло бы утаитъ лукавое сердце, жадное до жизни.

Съ силою разрываетъ одежду и ногтями царапаетъ обнаженную грудь.

— По воть идеть кровь—идеть кровь—улыбнулся ли хоть одинъ изъ васъ улыбкой радости? Но вотъ я рву волосы изъ бороды моей и съдые клочья бросаю—къ вашимъ ногамъ—поднялся ли хоть одинъ мертвецъ? Вотъ я илюну въ вани глаза — прозръстъ ли хоть одинъ слъной? Вотъ я камии... я камии стану грызть, какъ бъщеный звърь — насытится ли хоть одинъ голодный? Вотъ я всего себя брошу вамъ...

Быстро дълаетъ нъсколько шаговъ—н толпа въ стражъ отступаетъ. Крики испуга.

Анатэма.

Тақъ, тақъ, Давидъ. Бей ихъ.

Сура (отступая).

Ой, не наказывайте насъ, Давидъ.



## Странинкъ (къ толић).

Онъ слушаеть похигителя. Онъ говорить: я ничего не хочу дать народу. Онъ плюеть и говорить, что это въ глаза народу...

Крики испуга и зарождающейся злобы. Но вы дальнихы рядахы все еще молитвенные воили: Да-а-ви-и-ды.

#### Кто-то.

Онъ не смъетъ плевать въ народъ. Мы ничего не сдълали ему.

## Другой.

Я видълъ, я видълъ: онъ поднималъ камни. Спасайтесь.

#### Анатэма.

Берегитесь, Давидъ: они сейчасъ возьмуться за кампи. Это звъри.

Странникъ (къ Давиду).

Ты обмануль насъ, еврей.

# Сура (заступаясь).

Не смъйте такъ говорить.

X ессинъ (хватая странника за грудь).

Еще слово и я заткиу тебъ роть.

## Давидъ (кричить).

Я не обманываль никого. Я отдаль все и у меня исть ничего.

## Апатэма.

Вы слышите, глуппы. У Давида ивть пичего. (Смъется). Ивть ничего. Такъ ли я говорю, Давидъ?

## Странинкъ.

Вы слышите? — у него ивть ничего. Зачвиъ же онъ призвалъ насъ? Опъ обманулъ. Онъ обманулъ.



Хессинъ (въ педоумъніи).

Но это правда, Сура: онъ самъ говорить — ивтъ ничего.

Сура.

Не слушайте Давида. Онъ боленъ. Онъ усталъ. Онъ дастъ намъ все.

Странникъ (съ тоскою и гифвомъ).

Какъ же ты могь, Давидъ? Что ты сдълалъ съ на- родомъ, проклятый?

## Кто-то безпокойный.

Пу такъ послушайте, что сдълалъ со мной Давидъ, радующій людей. Онъ объщалъ мит десять рублей, а потомъ отнялъ, и далъ одну копейку; и я думалъ, что эта копейка не настоящая, и приходилъ съ нею въ магазинъ и требовалъ много—а они смъялись и гнали меня, какъ вора. Это ты—воръ. Ты—грабитель, оставившій монхъ дѣтей безъ молока. На твою копейку.

Бросаеть копейку къ ногамъ Давида. Многіе слідують его приміру,—ибо у всіхъ только по одной копейкі.

Сура (защищая Давида).

Вы не смѣете обижать Давида.

Давидъ молча плачетъ, закрывъ лицо руками.

## Кто-то яростный.

Предатель. Онъ мертвыхъ поднять изъ гробовъ, чтобы посмѣяться и надъ ними. Бейте его камиями.

Нагибается за кампемъ. Въ этотъ моментъ поднимается сильный вътеръ и въ отдаленіи гро-хочетъ громъ. Въ толпъ страхъ.

Давидъ (поднимая голову и раскрывая грудь).

Побейте меня камнями—я предатель.

Громъ сильнъе. Анатэма весело хохочетъ.



Странникъ.

Предатель. Бейте его камиями—онъ обманулъ. Онъ предаль, онъ солгалъ.

Смятеніе. Наступають на Давида, хватаются за камни; пѣкоторые съ воплемъ убѣгають.

Давидъ. Возьмите меня. Я иду къ вамъ. Анатэма. Куда? Они тебя убьютъ.

Давидъ. Ты врагъ. Пусти. (Вырывается).

Странникъ (поднимая надъ головою камень).

Назадъ, Сатана.

Анатэма (торопливо).

Прокляни ихъ, Давидъ. Они сейчасъ убъютъ тебя.... Скоръй.

Давидъ поднимаетъ обѣ руки—и падаетъ пораженный кампемъ. Почти безъ словъ, нѣмые отъ ярости, глухо ворчаще, словно грызуще землю—обрушиваютъ люди все новые и новые каменья на неподвижное тѣло. Не слышатъ грома. Не слышатъ визгливаго смѣха Анатэмы. Вдругъ кто то громко плачетъ: а-а-а, Женщина. За ней другая. Крики, ревъ. Убѣгаютъ, согнувшисъ. Кто-то послѣдній поднимаетъ камень, чтобы бросить въ голову Давида—оглядывается—одинт.!—выпускаетъ камень изъ рукъ и съ дикимъ крикомъ, схватившись за голову, убѣгаетъ. Далекіе крики. Что-то страшное творится въ невидимой толиъ.

Анатэма (мечется, вскакиваеть на камень, срывается, опять вскакиваеть, смотрить).

А-ахъ, ты побъдилъ, Давидъ. (Хохочетъ). Смотри



Смогри, какъ біжить проклятое тобой стато. Хаза! Они падають со скаль. Ха-а! Они бросаются въ море. Ха! Они топчать дътей! Смотри Давидъ они топчать дътей! Эго сдълаль ты, Великій, могущественный Давидъ Лейзеръ. Любимый сынъ Бога—это сдълаль ты, Ха-ха-ха!

Кружится, обуреваемый хохотомъ.

— Ахъ, куда же мив двраться съ радостью моею. Ахъ, куда же мив пойти съ въстью моею—для нея мало мъста на землъ. Востокъ и Западъ, Съверъ и Югъ, смотрите и слушайте—Давидъ радующій людей—убитъ людьми и Богомъ. И на смрадный трупъ его ногою стану я—Анатэма. (Къ небу). Ты слышишь? Возрази, если можешь.

Попираетъ ногою тъло Давида. И вотъ слышится стонъ изъ-подъ поги, и вотъ дрожа и колеблясь странно, поднимается съдая окровав-

ленная голова.

Анатэма (отступая).

Ты еще живъ? Солгалъ и злѣсь?

Давидъ (ползетъ).

Я къ вамъ. Подожди же меня, Сура. Я сейчасъ.

Анатэма (нагибаясь, съ любопытствомъ разсматриваетъ).

Ползень?... Какъ и я?-Собакою?-За пими?

Давидъ (въсмертномътомленіи).

Ой, я не дойду, понесите же меня, Нуллюсъ. Развъ я говорю, что меня не надо побить камнями—ахъ, пу и пусть меня побыотъ камнями. Понесите же меня, Нуллюсъ. Я тихо лягу на порогъ, я только взгляну въ щелочку, какъ кушаютъ... маленьыя дъти... Ой, борода. Ой, страшная борода... Ой, не бойся, мой маленькій—ты одинъ умный, ты одинъ смъешься. Дъточки мои, мои маленькія дъточки.



# Анатэма (топая погой).

Ты опинбаенься, Давиль. Ты мертвъ. II мертвы дъти. Земля мертва—мертва—мертва. Взгляни.

Съ усиліемъ Давидъ встаетъ и смотрить, простирая уже слабыя, полумертвыя руки.

#### Давидъ.

Я вижу, Пуллюсь. Мой старый другь... мой старый другь, побудьте здась, я прошу вась, а я пойду кь нимъ. Знаете ли, Пуллюсь... (путается) кажется, я нашель одну копейку... (смается тихо). Я же говорилъ теба, Пуллюсь, взгляни на эту бумагу... Абрамъ Хессинъ мой другъ... (убълительно). Абрамъ Хессинъ мой другъ...

Падаетъ и умираетъ.

Въ отдаленіи, замирая, сдержанно грохочеть громъ, словно по огромнымъ каменнымъ ступенямъ нисходитъ кто-то, одътый въ тяжкія жельза. Уже темно отъ черныхъ клубящихся тучъ, по затихаетъ порывистый вътеръ; до самой воды спустилось красное солице и, въ порывъ облаковъ, показало свой округленный верхъ, свою, какъ бы стынущую, огромную близкую массу. И скрылось.

# Анатэма (наклонившись).

Теперь правда? Умеръ? Или опять лжешь? Нѣтъ— честная смерть. Дай кулакъ. Разожми. Не хочешь? Но вѣдь я сильнѣе. (Встаетъ и разсматриваетъ что-то въ въ рукѣ). Копейка.

Бросаетъ презрительно. Ворошитъ погою трупъ Давида.

— Прощай, глупець. Завтра твой трупъ найдутъ здъсь люди и схоронятъ пышно по обычаю людей. Добрые убійцы, они любятъ тъхъ, кого убиваютъ. И изъ тъхъ камней, которыми тебя побили за любовь, они построютъ высокій—кривой—и глупый памятникъ.



А чтобы оживить его пельно мертвую громаду—меня посадять на вершинь.

Смъстся. Сразу обрываетъ смъхъ и становится въ надменно-актерскую позу.

— Кто вырветь побъду изъ рукъ Анатэмы? Сильныхъ я убиваю, слабыхъ я заставляю кружиться въ пьяномъ танцъ—въ безумномъ танцъ—въ діавольскомъ танцъ.

Ударяеть ногою по земль.

— Смирись, земля, и дары принеси миѣ покорно: убивай—жги—предательствуй, человъкъ, во имя господина твоего. По морю крови, пахнущей такъ сладко, на красныхъ парусахъ, сверкающихъ такъ жарко, паправляю я мою ладью... (къ небу быстро)... къ тебъ за отвътомъ. Не собакою, ползающей на брюхъ,—знатиымъ гостемъ, владътельнымъ княземъ земли причалю я къ твоимъ нѣмымъ берегамъ.

Величественно.

Со смѣхомъ скрывается во тьмѣ.

Занавъсъ.



СЕДЬМАЯ КАРТИНА.



#### СЕДЬМАЯ КАРТИНА.

Ничего не произопило. Инчто не измѣнилоси.

Все такъ же тяжко полавляють землю желъзныя, изъвъка закрытыя врата, за которыми въ безмолвін и тайнъ обитаєть Начало всякаго бытія, Великій Разумъвселенной. И все такъ же безмолвенъ и грозно непольиженъ Иъкто, ограждающій входы—ничего не произошло, ничто не измънилось.

Ужасенъ сърый свъть, итмой, какъ сърые камни, ужасно мъсто-- по Анатома любить его. П воть снова показывается онь; по не ползеть онь на брюхъ собакою, не прячется за камни, какъ воръ—какъ побъдитель, падменной поступью, медлительной важностью движений онъ старается закръпить свою побъду. Но такъ какъ никогда не можетъ быть правдивымъ Діаволь, и итъть пречъла сомивніямъ его, то и сюда онъ вносить въчную раздвоенность свою: идеть какъ побъдитель, а самъ боится, закидываетъ голову кверху какъ властелинъ, а самъ смъстся налъ преувеличенною важностью своей; мрачный и злой шуть— онъ тоскуеть о величіи и, принужденный къ смъху, ненавидить смъхъ.

Такъ, важничая чрезмърно, долодитъ онъ до середины горы и ждетъ въ горделивой позъ. Но какъ огонь сухое дерево,—пожираетъ безмолвіе его неувъренную важность—и уже торопится онъ, даже не чыдержавъ паузы, какъ плохой музыкантъ, скрыть



себя и стои сомивнія и свой ненавистный страхь в в густой часть шутокъ, крика громкаго и торонливыхъ жестовъ. Топаетъ погой и кричитъ притворно грознымъ голосомъ.

#### Анатэма.

Почему изтъ трубъ и торжества? Почему закрыты эти старыя и ржавыя ворота? и никто не подаетъ миз ключей? Развъ въ порядочномъ кругу такъ принято встръчать именитаго гостя, владътельнаго князя дружественной намъ земли? Одинъ швейнаръ, видимо заснувній и больше никого. Плохо. Плохо.

Хохочетъ. И, потягиваясь истомно, присаживается на камень. Говоритъ кротко и манерноустало.

- Но я не тщеславенъ. Трубы, цвъты и крикивсе это пустяки! Я самъ слышалъ, какъ однажды трубили славу Давиду Лейзеру—а что изъ этого вышло? (Вздыхаеть). Грустно полумать. (Насвистываеть грустно). Ты слыхаль, конечно, какая непріятность постигла моего друга, Давида Лейзера? Поминтся, когда последній разъ болгали мы съ тобою - ты еще не зналъ этого имени... Но теперь ты знаешь его? Горлое имя! Когла я уходиль съ земли, вся земля милліономъ голодныхъ глотокъ выкликала это славнос имя: Давиль - обманицикъ! Давиль - предатель! Давидъ - лжецъ! При этомъ, какъ миъ показалось, нъкоторые весьма несдержанно упрекали и еще кого-то. Въдь не отъ Своего имени дъйствовалъ такъ неосторожно мой честный, безвременно погибшій другь.

Изкто молчить. И дыша злобою, съ торжествомъ уже не притворнымъ, Анатэма кричитъ:

— Имя! Имя того, кто погубилъ Давида и тысячи люлей. Я Анатома, у меня изтъ сердца, на адскомъ отить высохли мон глаза и изтъ въ нихъ слезъ, но если бъ были онть — я вст ихъ отдалъ бы Давиду. У меня изтъ сердца—но было мгновеніе, когда что



то живое иневельнулось въ моей груль, а я испугался: развѣ можетъ родиться сердце? Я видѣлъ, какъ ногибалъ Давидъ и съ нимъ тысячи людей, я видълъ, какъ въ пучину небытія въ мое жилище мрака и смерти инзвергался его духъ, черный, сверпувнійся жалко, какъ дохлый червякъ на солицѣ... Скажи, не ты ли погубилъ Давида?

# Нѣкто, ограждающій входы.

Давидъ достигъ безсмертія, и живеть безс мертпо въ безсмертіи огня. Давидъ достигъ безсмертія и живетъ безсмертно въ безсмертіи свъта, который есть жизнь.

Пораженный Анатэма надаеть на землю и мгновеніе лежить неподвижно. Затьмъ поднимаеть голову, яростную, какъ у змъи. Затьмъ встаеть и говорить съ спокойствіемъ безграничнаго гибва.

#### Анатэма.

Ты лжень. Прости меня за дерзость, но ты лжень. Конечно, власть твоя безмърна— и дохлому червяку, почернъвшему на солнцъ, ты можешь дать безсмертіе. По справедливо ли это будеть? Пли лгуть числа, которымъ подчиняещься и ты? Пли всѣ вѣсы показывають ложно, и весь твой міръ одна сплошная ложь?—жестокая и дикая игра въ законы, злой смѣхъ деспота надъ безгласіемъ и покорностью раба?

Говорить мрачно, въ тоскъ безсмертной слъ-

## Анатэма

Я усталъ искать. Я усталъ жить и мучиться безплодно, въ погонъ за ускользающимъ въчно. Дай миъ смерть—но не терзай невъдъніемъ меня, отвъть миъ честно, какъ честенъ я въ моемъ возстаніи раба. Не любилъ ли Давидъ?—Отвъть.Не отдалъ ли душу Давидъ?—Отвъть—и не камнями ль побили Давида, отдавинаго душу? Отвъть.



#### Изкто.

Да. Камиями побили Давида, отдавшаго душу.

Анатэма (мрачно усмъхаясь).

Пока ты честень и отвъчаениь скромно. Не утоливъ голода голодныхъ, —не давъ зрънія слънымъ— не вернувъ жизни безвинно умершимъ — произвеля раздоры и споръ, и кровопролитіе жестокое, пбо уже подпялись люди другъ на друга и во имя Давида производять насилія, убійства и грабежъ—не проявиль ли Давидъ безсилія любви, и не сотворилъ ли онъ великаго зла, которое числомъ можно исчислить и мърою измърить?

#### Нѣкто.

Да, Давидъ сдѣлалъ то, о чемъ ты говоришь; и сдѣлали люди то, въ чемъ ты упрекаешь людей. И не лгутъ числа, и вѣрны вѣсы, и всякая мѣра естъ то, что опа есть.

Анатэма (торжествующе).

Ты говоришь!

## Пъкто.

Но не мѣрою измѣряется и не числомъ вычисляется, и не вѣсами взвѣшивается то, чего ты не знаешь, Анатэма. У свѣта иѣтъ границъ, и не положено предѣла раскаленности огня: есть огонь красный, есть огонь желтый, есть огонь бѣлый, на которомъ солице сгораетъ, какъ желтая солома, — и есть еще иной, невѣдомый огонь, имени котораго никто не знаетъ—ибо не положено предѣла раскаленности огня. Погибшій въ числахъ, мертвый въ мѣрѣ и вѣсахъ, Давидъ достигъ безсмертія въ безсмертіи огня

#### Анатэма.

Ты снова лжешь! Въ отчаяніи мечется по земль.



#### Апатома.

О, кто же номожеть честному Анатэмв? Его обманывають вычно. О! кто номожеть несчастному Анатэмв, его безсмертіе—обмань. Ахы плачьте возлюбившіе Діавола, стенайте и горюйте, стремящіеся къ истигь, почитающіе умь, — его обманывають вычно. Я выиграль—онь отнимаеть, я побыдиль—онь побыдителя заковываеть вы цыш, властителю выкалываеть очи, надменному — даеть собачія ухватки, виляющій и вздрагивающій хвость. Давидь, Давидь, я быль тебі другомь, скажи ему—онь лжеть.

Кладетъ голову на протянутыя руки, какъ собака, и стенаетъ горько.

— Гдѣ истина?—Гдѣ истина?—Гдѣ истина? Не камнемъ ли она побита—не во рву ли съ падалью лежитъ она... ахъ, свѣтъ погасъ надъ міромъ, ахъ, нѣтъ очей у міра—ихъ поклевало воронье.... Гдѣ истина?— Гдѣ истина?—Гдѣ истина?

Жалобно.

- Скажи, узнаетъ ли Анатэма истину?

Нѣкто.

. Нѣтъ.

#### Анатэма.

Скажи, увидить ли Анатэма врата открытыми? Увижу ли лицо твое?

#### Нъкто,

Пътъ. Инкогда. Мое лицо открыто—но ты его не видинъ. Моя ръчь громка—но ты ея не слышищь. Мои вельнія ясны—но ты ихъ не знаешь, Анатэма. И не увидишь никогда—и не услышищь никогда—и не узнаешь никогда, Анатэма—несчастный духъ, без-



смертный въ числахъ, въчно живой въ мъръ и въсахъ, но еще не родивнійся для жизни.

Анатэма вскакиваетъ.

#### Анатэма.

Ты лжешь—молчаливый несъ, грабитель, укравний истину у міра, жельзомъ заградивній входы. Прошай—я честную люблю игру, и проигрышъ верну. А не отдань—на всю вселенную я закричу: ограбили—спасите.

Хохочетъ. Насвистывая отходитъ на и всколько шаговъ- и оборачивается. Беззаботно.

#### Анатэма.

Мив нечего двлать и я гуляю по міру. Ты знаешь ли, куда направляюсь я сейчасъ? Я пойду на могилу Давида Лейзера. Какъ тоскующая вдова, какъ сынъ отца, убитаго изъ-за угла предательскимъ ударомъя сяду на могиль Давида Лейзера и буду плакать такъ горько, и буду кричать такъ громко, и буду звать такъ странию, что не останется въ мірѣ честной души, которая не прокляла бы убійцу. Потерявшій разсудокъ отъ горя, я буду показывать направо и нальво: не этотъ ли убилъ? не этотъ ли помогъ кровавому злодыйству? не этоть ли предаль? Я буду плакать такъ горько, я буду обвинять такъ грозно, что вст на земль стануть убійцами и налачами-во имя Лейзера, во имя Давида Лейзера, во имя Давида, радующаго людей! И когда съ горы труповъ, скверныхъ, вонючихъ, грязныхъ труповъ я возвѣщу народу, что это ты убилъ Давида и людей-мив повърять.

Хохочеть.

— Въдь у тебя такая скверная репутація: лжеца— обманщика—убійцы. Прощай.

Уходить со см'яхомъ. Еще разъ изъ глубины доносится его хохотъ. И безмолвіе оковываеть все.

Занавъсъ.



# изд. "Шиповникъ", спб., б. конюшенная 17.

|   |       |       |               |          |                  |      | _    | _     | -   |     |     |    |    |    | - |       | _ |
|---|-------|-------|---------------|----------|------------------|------|------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|---|-------|---|
|   |       |       |               |          |                  |      |      |       |     |     |     |    |    |    | L | (ъна. |   |
|   |       |       |               |          |                  |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | Р. К. |   |
|   | Лит)  | (уд.  | альман        | ахи к    | d. 1.            |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1     |   |
|   | **    |       | 10            | K        | i. II.           |      |      |       | į   |     |     |    |    |    | Ċ | 1     |   |
| 1 |       |       | **            | KF       | 4. III.          |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1     |   |
|   | **    |       | м             | H        |                  |      |      |       |     | . , |     |    |    |    |   | 1     |   |
|   | **    |       | **            | K        |                  |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1     |   |
|   | 14    |       | 19            | KI       |                  |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 —   |   |
| 1 | *1    |       | **            | K        |                  |      |      |       | 4   |     |     |    |    |    |   | 1     |   |
|   | **    |       | 11            |          | 1. VIII.         |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 .   |   |
|   | **    |       | **            | K)       |                  |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1     |   |
|   | **    |       | - 99          | KI<br>KI |                  |      |      |       |     |     |     |    |    |    | ٠ | 1     |   |
|   | H     |       | **            |          | 1. A1.           |      |      |       | ٠   | *   |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
|   | Срвет | ные   | сборн         |          |                  | (2-  | е и  | зд.)  | (pa | спр | ода | но | ). |    |   | 1     |   |
| 1 | 91    |       |               | KH       |                  |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 50  |   |
|   | **    |       | **            | KH       |                  |      |      |       |     |     | ,   |    |    |    |   | 1 20  |   |
|   |       |       | 19            | KH       |                  |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 ~   |   |
|   | *     | •     | **            | KH       | ı. VI,           |      |      |       |     |     |     |    |    | a  |   | 1 10  |   |
|   | Co6p. | C04.  | Ки. Га        | мсуна    | т. І.            |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
| 1 | 10    | **    | 10            | **       | т. II.           |      |      |       |     |     |     | -  |    |    |   | 1     |   |
|   | 60    | **    | 15            | po .     | T. III.          |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
| 1 | "     | **    | **            | 98       | T. IV.           |      |      |       |     | . : |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
|   | 99    | **    |               | **       | т. V.            |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
|   | н     | 10    | **            | 99       | T. VI.           |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
|   | **    | 19    | **            | **       | T. VII           |      |      | ٠.    |     |     |     |    |    |    |   | 1 40  |   |
|   | **    | н     | 70            | 99       | T. VII           | Ι    |      |       | ٠   | * 1 | ٠,  |    |    |    |   | 1 25  |   |
|   | **    | **    | 19            | **       | т. ІХ.           |      |      |       |     | /   |     |    |    |    |   | 1     |   |
|   | -     | **    | н             | **       | T. X.            |      |      |       |     |     |     |    |    |    | ٠ | 1 25  |   |
|   |       | 11    | 64            | **       | т. XI.<br>т. XII |      | ٠    |       | ٠   |     |     | ٠  |    | ٠. |   | 1 25  |   |
|   | 91    | 11    | **            | 17       |                  |      |      |       |     |     |     |    | •  |    |   | 1 25  |   |
|   | Сборн | . C04 | . Г. Д. )     |          |                  | 5.9  |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
|   | 11    | 99    |               |          | т. II.           |      |      |       |     |     |     |    | -  |    |   | 1 25  |   |
|   |       | **    |               |          | т. 111.          |      |      |       |     | ٠.  | à   | ٠  |    |    |   | 1 25  |   |
|   | 90    | **    |               |          | T. IV.           |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
|   |       | 10    |               |          | т. V.            |      |      |       | *   |     | ٠   | ٠  |    |    | ٠ | 1 25  |   |
|   | Coop. | C04.  | Г. д'Ан       |          | т. І.            |      |      | * " * |     |     |     | ٠  |    |    |   | 1 25  |   |
|   | **    | 49    |               | 22       | т. П.            |      |      |       | *   |     |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
|   | 10    | -     |               | 26       | т. III.          |      |      | * *   |     |     |     | ٠  |    |    |   | 1 25  |   |
|   | C6cp. | CO4.  | Леонид        | а Анд    | реева            | т. \ | r    |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
|   | **    | 19    | 94            |          | 14               | T. \ | 1    |       |     |     |     |    |    |    |   | 1 25  |   |
|   | C6op. | C04.  | Бориса        | а Зайц   | ева к            | н. І | (изі | 1. 2. | e)  |     |     |    |    |    |   | 50    |   |
|   |       | н     | 11            | **       | н                | н. П |      |       |     |     |     |    |    |    |   | 1     |   |
|   | C6op. | C04.  | C. Cep        | rtena-   | Ценсі            | aro  | кн.  | 1.    |     |     |     | *) |    |    |   | 1     |   |
|   | 20    |       |               | 19       |                  |      | KH.  | 11.   |     |     |     |    |    |    |   | 1     |   |
|   | Chor  | CON   | <b>Өедора</b> | Coro     | rvha.            |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   |       |   |
|   | Joop. |       |               |          |                  |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   |       |   |
| í |       |       | кій бы        |          |                  |      |      |       | ٠   |     |     |    |    |    |   | 1 75  |   |
|   |       | KRI   | келые с       | ны. Р    | оманъ            | . M3 | Д.   | э-ье  | 4   |     |     |    |    |    |   | 1 75  |   |
| 1 |       |       |               |          |                  |      |      |       |     |     |     |    |    |    |   |       |   |



# изд. "шиновникъ", спб., б. конюшенная 17.

| Кишта разлукть, Разсказы,<br>Кишта очарэваний, Разсказы,<br>Политическія сказочки, (распродано).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Асонидъ Андреевъ Царь голодъ В. Муйжель Разсказы Маркъ Криниций Разсказы К. Ковальсий. Разсказы Г. Чулковъ. Разсказы В. Ропшить. Разсказы В. Ропшить. Конь блёдный Анатоль Франсъ. Островъ Пингвиновъ Октавъ Мирбо. Путсш. въ антомобилѣ Байронъ. Каинъ Ил ада Гомера. Въ пер. Н. Минскаго К. Д. Бальмонтъ. Птицы нъ воздухѣ К. Д. Бальмонтъ. Зеленый вергоградъ Акарей Бѣлый. Пейсаль. Евг. Тарасовъ. Земныя дали | . 1 — . 1 — . 1 — . 1 — . 1 — . 1 — . 1 — . 1 — . 1 — . 1 1 — . 1 50 . 1 40 . 1 25 . — 75 . 1 25 . — 2 — . 2 — . 60 |
| Сборникъ. Ссыльнымъ и занлюченнымъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                   |
| С. Рафаловичъ. Отвергнутыи Донъ-Жуанъ.  С. Рафаловичъ. На ифеахъ справедливости. (Романъ). Франкъ Ведениидъ. Т. II (пьесы). Франкъ Ведениидъ. Т. II (пьесы).  Ал. Блонъ Три пьесы. Евт. Чириновъ Марія Ипановна. Комедія.  С. Найденовъ. Хэрошенькая. Комедія.  Г. Гауптманъ. Потопувшій колоколъ.                                                                                                                 | . 1 50<br>. 1 20<br>. 1 25<br>. 1 20                                                                                |
| Александръ Бенуа. Гоия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                   |
| А. Серафимовичъ. Лътскіе разсказы<br>А. Ремизовъ. Моршинка. Сжазка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 —                                                                                                                 |
| Позефъ Петцольдъ. Введеніе въ философію чистаго опыт<br>Позефъ Петцольдъ Проблема міра<br>Парвусъ. По тюрьмамъ<br>1. Троцкій. Туда и обратно                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90<br>2<br>1 50<br>40<br>2 _<br>1 _<br>75<br>60                                                                     |
| А. Амфитеатровъ и Е. Аничновъ. Побъдоносцевъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — 50<br>— 40<br>— 90                                                                                                |



# КНУТЪ ГАМСУНЪ.

# СОБРАНІЕ СОЧИПЕПІЙ

въ двънадцати томахъ.

Съ портретомъ автора и критико-біографическимъ очеркомъ. Переводы ис ключительно съ норвежскаго.

при влижайшемъ участи:

К. Бальмонта, Ю. Балтрушайтиса и С. Полякова.

Томъ І. Духовная жизнь современной Америки.

- .. II. Голодъ.
- " III. Мистеріи.
- . IV. Hobb.
- " V. Панъ. Сіеста.
  - VI. У вратъ царства. Драма жиэни. Закатъ.
- " VII, Викторія. Въ сказочной странъ.
- " VIII. Редакторъ Люнге.
- " IX. Поросль.
- " X. Царица Тамара, Въ странъ полумъсяца.
  - XI. Мечтатель. Воинствующая жизнь.
- . XII. Подъ осенними звъздами.

Вышли: Томъ I, Духовная жизнь совр. Америки, Ц. 1 р. Томъ II. Голодъ. Ц. 1 р.

Томъ III. Мистеріи. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ IV. Новь. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ V. Панъ Перев. С. Полякова.—Сіеста. Пер. С. Полякова. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ VI. У вратъ царства. Пер. Ө. Комиссаржевскаго.—Драма жизни. Пер. С. Полякова.—Закатъ. Пер. С. Городецкаго. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ VII Содержаніе: Викторія. Пер. Ю. Балтрушайтиса.—Въ сказочной странъ. Пер. Ю. Балтрушайтиса. Ц. 1 р. 40 к.

Томъ VIII. Редакторъ Люнге. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ IX, Поросль, Пер. К. Д. Бальмонта, Ц. 1 р.

Томъ X. Царица Тамара. Въ странѣ полумѣсяца. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ XI. Мечтатель. Воинствующая жизнь, Пер. К. Д. Бальмонта, Ц. 1 р. 25 к.



## собраніе сочиненій габріэля д'аннунцю

ть пу Э. Былрушантиса, Валерія Брюсова, М. Батсонъ. Зин. Венгеровой, Вяч. Иванова, Конст. Эрберга, и др.

- Гемъ I. Джование Эпископо, Сонъ въ весстнее утро. Сонъ станцию заката.
  - II. Невинная жертва.
  - III. Разсказы изъ Пескары.
    - IV. Торжество смерти.
  - V. Настачеленіе,
  - VI. Дівы горъ.
  - VII. Джіоконда. Мертвый городъ. Слава.
  - " VIII. Пламя.
    - IX. Франческа да-Римини.
    - Х. Корабль. Сильнее любви.
  - IX. Безумная мать. Огонь подъ спудомъ.
  - " XII. Поэмы и стихи.

Пышли: томъ I. Крит, статья Зин. Венгеровой. Джованне Эпископо. Пер. Конст. Эрберга. Сонъ въ весеннее утро. Пер. З. Венгеровой. Сенъ осенняго заката. Пер. Конст. Эрберга. Цвна 1 р. 25 коп. Томъ II. Невинная жертва. Пер. М. Ватковъ Ц. 1 р. 25 к. Томъ III. Разсказы изъ Пескары. Пер. Зин. Венгеровой. Цвна 1 р. 25 к.

#### СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

### Г. Д. УЭЛЛСА

въ 9 томахъ, подъ редакціей В. Г. ТАНА, съ портретомъ и прелислоніємъ автора къ русскому изданію и вступительной статьей В. Г. Тана.

Переволи испочительно съ оригинала Н. А. Морозова, Б. Г. Тана, К. Чуковскаго и др.

- Томъ 1. Странние разсказы.
  - Когда спящій проснется,
  - III. Грядущіе дни. Машина времени.
  - . IV. Пища боговъ.
    - V. Борьба міровъ,
  - .. VI. Въ дни кометы, Любовь и мистеръ Льюисгэмъ.
  - VII. Первые люди на лунъ.
  - VIII. Невидимка. Островъ д-ра Моро,
  - " IX. Предвкушенія.

Вышелъ томъ І. Содержаніє: Біографія и вступ. статья. Странные разсказы. Пер. В. Г. Тана и К. Чуковскаго.

Томъ II. Когда спящій проснется. Пер. Ек. Прейсъ, подъ ред. В. Г. Тана. Цъна 1 р. 25 к.

Томъ III. Грядущіе дни. Пер. В. Г. Тана. Машина времени. Пер. Н. А. Морозова. Ціна 1 р. 25 к.



# БИБЛІОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФІИ

подъ редакціей В. Базарова, Б. Столпнера и П. Юшкевича.

"Библіотска современной философін" ставить себь задачей ознакомить русскаго читатоля съ важнъйшими явленіями европейской философской мысли нашего времени. Наряду съ общефилософскими проблемами, съ проблемами общей теоріи познанія, въ ней будеть обращено особое вниманіе на усиленно разрабатываемую теперь въ Западной Европъ теорію науки—въ частности теорію естествознанія и математики—на почвъ которой совершается въ настоящее время тъсное сближеніе философіи съ точнымъ знаніемъ. Но въ ней будеть удълено мъсто и другимъ философскимъ дисциплинамъ—философіи религіи, этикъ, логикъ, исторіи философіи и пр.

"Библіотека" будеть давать переводы не только изслѣдованій мыслителей оригинальныхъ, внесшихъ нѣчто новое въ развитіе философской мысли, но и работъ своднаго характера, показывающихъ совремечное состояніе вопроса въ той или иной области филоссфіи.

Готов ЛСЯ къ лечати и печатаются слъдующіе выпуски:

- 1) Дженсь. Прагматизмъ. Переводъ и предисловіе П. Юшкевьясь
- 2) Влекипетерь. Теорія познанія совр. естествознанія. Пер. Р' Пем'єргь.
  - 2) Бугру. Наука и религія. Пер. В. Базарова.
- 4) Гефф<sup>Ду</sup>нгъ. Учебникъ по исторіи новой философіи. Пер. В. Столинеї і
  - 5 Бергсонъ. Матерія и память.
  - 6) Пирсонъ. Грамматика науки.
  - 7: Шиллеръ. Очерки гуманизма.
  - 8) Бикэ. Луша и тъло.
  - 9) Абель-Рей. Свяременная философія.
  - 10) Его-же. Теорія физики у современныхъ физиковъ.
  - 11) Нейссеръ. Птолемей или Коперникъ.
  - 12) Кутюри. Принципы математики.
  - 13) Джемсъ. Религіозный опытъ.
  - 14) Леги Брюль. Нравственность и наука о нравахъ.
  - 15) Гольперцъ. Греческіе мыслители.









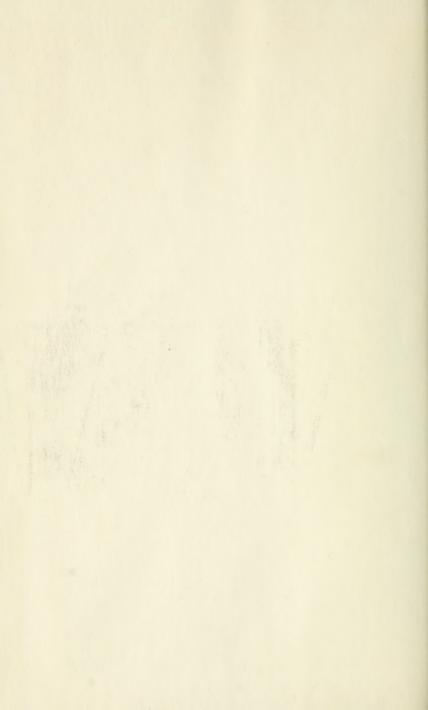

PG 3452 A73 1909a Andreev, Leonid Nikolaevich Anatema

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

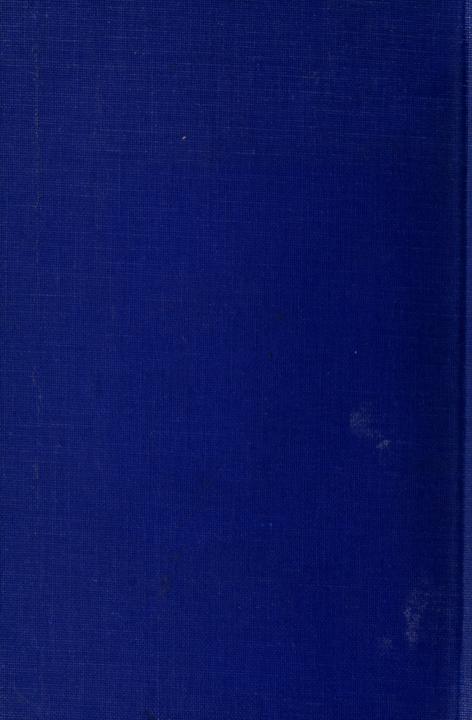